12.03.90 %

Пр. 2010



Mi



н. А. Добролюбовъ.

ВВІ Пр. 1955 г. 1 8Р1 С 42 ЖИЗНЬ ЗАМБЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ ВІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

## Н. А. ДОБРОЛЮБОВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЪЯТЕЛЬНОСТЬ

віографическій очеркъ

А. М. Скабичевскаго БИБЛИОТЕКА

Съ портретомъ Н. А. Добролюбова, гранивованный дет Лейнцигь Геданомъ

типографія высочайше утвержаєн товаращества «общественная польза»

Больит Подъяч.,

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 16 октября 1894 г.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|   | ГЛАВА І.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | Дътство Добролюбова.—Воспитание домашнее, въ духовномъ училищъ и въ семинаріи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
|   | ГЛАВА П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1 | Поступленіе Добролюбова въ Педагогическій институть.—<br>Занятія его и отношенія къ профессорамъ и товари-<br>щамъ. – Потеря матери и отца и послѣдствія ея .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 |
| 1 | глава III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Z | Слѣдующіе годы институтской жизни.— Отношенія къ начальству и товарищамъ— Начало литературной дѣя-<br>тельности.— Окончаніе курса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 |
|   | ГЛАВА IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   | Матеріальныя заботы и хлопоты по окончаніи курса ин-<br>ститута.—Вступленіе въ число членовъ редакціи «Со-<br>временника». Отсутствіе самомнѣнія и скромность До-<br>бролюбова.—Любовныя неудачи.—Жизнь при редакціи<br>«Современника» (1858—1860).—Неусыпное трудолюбіе.—<br>Ссора Тургенева съ Добролюбовымъ и Некрасовымъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 |
|   | The state of the s | 00 |
|   | ГЛАВА V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|   | Бользнь Добролюбова. — Путешествія за границей.—<br>Смерть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 |
|   | ГЛАВА VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|   | Характеристика литературной деятельности Добролюбова.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 |



ALTO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPER

Дотство Добролюбова.—Воспитание домашнее, въ духовномъ училищъ и въ семинаріи.

Не даромъ ставятся всегда рядомъ и составляютъ какъ-бы одинъ нераздёльный тріумвиратъ три великіе русскіе критика: В. Г. Бёлинскій, Н. А. Добролюбовъ и Д. И. Писаревъ. Это имѣетъ не одно только то основаніе, что всё они по силѣ талантовъ и вліянія на современниковъ стоятъ на одной высотѣ. Подобное сопоставленіе имѣетъ еще большее значеніе, если принять во вниманіе, что каждый изъ этихъ трехъ критиковъ былъ яркимъ типическимъ представителемъ своей эпохи: Бѣлинскій—сороковыхъ годовъ, Добролюбовъ—конца пятидесятыхъ. Писаревъ— шестидесятыхъ,—и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣятельность ихъ какъ-бы сливается въ одиу, такъ какъ едва смолкъ голосъ Вѣлинскаго, не прошло и десяти лѣтъ послѣ его смерти, какъ явился Добролюбовъ и, сообразно времени, развилъ далѣе идеи Бѣлинскаго, а затѣмъ для дальнѣйшаго развитія передалъ ихъ Писареву.

Занимая такимъ образомъ центральное мѣсто, Добролюбовъ является въ одно и то же время созданіемъ Вѣлинскаго и создателемъ Писарева. Онъ стоитъ во главѣ своего времени, какъ воскреситель и хранитель всѣхъ лучшихъ завѣтовъ сороковыхъ годовъ и какъ иниціаторъ всего движенія шестидесятыхъ годовъ.

Стоя во главѣ своего вѣка, какъ писатель, Добролюбовъ замѣчателенъ былъ сверхъ того и тѣмъ, что и какъ человѣкъ опъ былъ героемъ своего времени, поражая своихъ современниковъ идеальной высотой своей личности, безукоризненной вѣрностью словъ и дѣлъ и нравственной чистотой, возвышавшейся своимъ строгимъ ригоризмомъ до подвижничества христіанъ первыхъ вѣковъ.

По происхожденію своему Николай Александровичь Добролюбовъ принадлежаль къ духовному званію. Отецъ его, Александръ Ивановичь, быль священникомь нижегородской Никольской церкви. Семейство у него было большое, состояло изъ семи душь дѣтей, и хотя достатковъ лишнихъ не имѣло, но и тяжкой нужды не терпѣло. Воть въ этой-то патріархальной семьѣ стариннаго домостроевскаго типа, съ безирекословнымъ подчиненіемъ младшихъ суровой волѣ старшихъ, первенцомъ и былъ Н. А. Добро-

любовъ, родившійся 24-го января 1836 года.

Отецъ Александръ сверхъ церковной службы занятъ былъ н педагогической деятельностью, въ должности законоучителя въ нижегородскомъ канцелярскомъ училищъ, давалъ частные уроки, хлопоталь на постройкъ своихъ домовъ, -- поэтому ръдко бывалъ дома и мало занимался дётыми, и послёднія росли почти всецёло подъ понеченіемъ своей матери, Зинанды Васильевны, —женщины, по общимъ отзывамъ, умной и прекрасной. Этимъ обусловливалось то, что Добролюбовъ въ дътствъ своемъ несравненно болье привязань быль къ матери, чимь къ отцу. Отецъ по своему любиль сына. Замъчая его необыкновенную даровитость, раннее и быстрое развитіе способностей, старикъ не скрываль отъ сына своихъ восторговъ, любилъ иногда похвастаться имъ и передъ чужими, приходившими къ нему въ гости и по дълу. По своему любилъ отца и сыпъ. Но это была не столько любовь, сколько холодное почтеніе по чувству долга. Такъ, ниже мы увидимъ, что мальчикъ подвергалъ критикъ отношенія старика къ нему, и не всегда одобрительной, а доходило дело и до сомнений въ любви отца къ нему. Такъ, но смерти матери въ письмѣ къ одному родственнику (15 апрыля 1854 г.) онъ между прочимъ говоритъ: «повъришь-ли, я часто желаль знать, что думаеть обо мнв, какія намфренія касательно меня имфеть отець мой, какія чувства онг питаетъ ко мнъ»...

Совсымъ иначе любилъ онъ мать свою.

«О матери,—пишеть онь далье въ томъ же письмь,—никогда мив въ голову этого не приходило; я знаю, что душа ея раскрыта передо мною, что въ ней я найду только безпредъльную любовь, заботливость и полное желаніе счастливой будущности... Теперь уже никто не взглянеть на меня такимъ взглядомъ, полнымъ безпредъльной любви и счастія, никто не обойметь меня съ такой простодушной лаской, никто не пойметь моихъ впутреннихъ, мелкихъ волненій, печалей и радостей... Знаешь-ли, что во всю мою жизнь, сколько я себя помню, я жилъ, учился, работалъ, мечталъ всегда съ думой о счастьи матери! Всегда она была на первомъ плань: при всякомъ успъхъ, при всякомъ счастливомъ обороть дъла я думалъ только о томъ, какъ это обрадуетъ маменьку...»

Въ найденной же въ его бумагахъ запискѣ, писанной нѣскольно недѣль спустя послѣ смерти матери, онъ пишетъ:

«Отъ нея получиль я свои лучшія качества, съ ней сроднился я съ первыхъ лѣтъ своего дѣтства; къ ней летѣло мое сердце,

где-бы я ни быль; для нея было все, что я ни делаль».

И дъйствительно, не только нравственнымъ закаломъ, но и первымъ пробужденіемъ умственныхъ способностей Добролюбовъ всецьло быль обязанъ матери. Уже трехъ льтъ со словъ ея онъ заучиль ньсколько басенъ Крылова и прекрасно произносиль ихъ нередъ домашними и чужими. Она-же выучила его и читать да, кажется, и писать азбуку. Когда ему пошель девятый годъ, приглашенъ быль въ учителя для него кончившій курсъ семинаріи Садовскій; но занимался съ нимъ не болье двухъ мьсяцевъ, такъ какъ поступиль въ священники. Тогда быль приглашенъ воспитанникъ семинаріи философскаго класса, Михаилъ Алексвевичъ Костровъ, впосльдствін женившійся на сестрь Добролюбова, Антонинь Александровнь.

«Пойдя къ нему въ учителя, -разсказываетъ Костровъ въ своихъ восноминаніяхь о Добролюбовь, -- я старался во-первыхь заохотить его къ ученію, чтобы «учиться» обратилось для него въ главную и насущную потребность; а во-вторыхъ, -- доводить его до яснаго, по возможности полнаго и отчетливаго понятія о каждомъ предметь, не слишкомъ заботясь о буквальномъ заучиваній имъ уроковъ (конечно при обучении латинскому и греческому языкамъ приходилось ограничиваться только, впрочемъ совершенно достаточнымъ, знаніемъ всякихъ правиль грамматическихъ и синтаксическихъ). Покойная мать его не разъ туть замітала, что изъ нашей классной комнаты почти только и слышно: «почему», «отчего», да «какъ» и т. д. Отецъ его, видя, что сынь его, при своей отличной воспрінмчивости, при усердіи и любознательности, оказывалъ отличные успъхи, и что вообще наше ученіе идеть въ порядкъ, не мъщаль намъ и свободно предавался своимъ служебнымъ и хозяйственнымъ запятіямъ, только ппогда навѣдывался объ его успехахъ и давалъ ему те или другіе вопросы, по тому или другому предмету. Такимъ образомъ наше ученіе продолжалось около трехъ льтъ, если изъ этой цифры не исключать мъсяцевъ ияти или шести его бользпей или моихъ каникулъ.»

Въ 1846 году десятилътняго мальчика отдали въ высшій классъ духовнаго училища. По воспоминаніямъ о Добролюбовъ товарища его М. Е. Лебедева, 12—15-ти лътніе ученики четвертаго класса были непріятно поражены, что къ нимъ привели въ классъ учиться десятилътняго мальчика. «Говорятъ, братцы, подготовленъ хорошо, — разсуждали они. — А латинскій какъзнаетъ! Книгъ много у отца... Онъ ужъ Карамзина прочиталъ».

Начали присматриваться. Прежде всего оказалось, что мальчикъ очень нѣжный, барской наружности, съ очень мягкими руками; увидали, что очень скроменъ и заствичивъ, какъ дввочка, дичится всёхъ, чуждается. Въ перемёнахъ классныхъ и до прихода учителя ни съ къмъ не якшится, а читаетъ книжки, которыя изъ дому носитъ. Книжки были все по предметамъ, проходимымъ въ классъ. Въ этомъ классъ уже начиналось изучение латинскаго синтаксиса. Учитель, преподававшій его весьма д'яльно, хотя и съ мърами строгими до жестокости, задавалъ переводы съ русскаго языка на латинскій такимъ манеромъ, что самъ назначаль только немногія латинскія слова и фразы, наиболье трудныя, а остальныя прінскивались самими учениками. Тогда-то Добролюбовъ поразилъ всёхъ новостью: самостоятельно фразируя нёкоторые примъры, насколько зналъ латинскій языкъ, онъ вставлялъ данныя сентенцін совершенно новыя мысли, такъ съ перваго же отвъта получилъ отмътку наставника: ter optime; следующія затемь отметки были: exemie, ter exemie пниже optime никогда не спускались. Кром' того наиболье замычательныя изъ его упражненій учитель съ искреннимъ удовольствіемъ читаль и разбираль въ классѣ при всѣхъ. Усиѣхъ этоть былъ поразителенъ: первые ученики бросались за нимъ въ погоню. Изученіе латинскаго языка сділалось весьма интереснымъ (конечно только для меньшинства и для учителя). Пытались объяснить сначала успъхъ Добролюбова посторонней помощью, но скоро разубъдились. Когда учитель заставляль въ классъ учениковъ фразировать по-латыни своими словами изъ «Корнелія Непота» и «Латинской христоматіи», то Добролюбовъ постоянно отличался при всёхъ. Наконецъ и собственные опыты подражателей его увърили, что это довольно возможно и безъ посторонней помощи. Съ такимъ же успъхомъ Добролюбовъ занимался священной исторіей, географіей, ариометикой и другими науками, занялъ повсюду № 4 въ спискахъ и въ 1848 г. перешелъ во 2-е отдъление словесности (низшее отдъление семинарии, по множеству воспитанниковъ дълившееся на два параллельныя отделенія).

Тихо, монотонно, однообразно потекли семинарскіе годы Добролюбова, принося очень мало радостей и массу домашнихъ невзгодъ, которыя столь часты въ семействахъ средняго круга, гдѣ глава дома, запятый съ утра до вечера насущными трудами и работами, приходитъ домой поздно, усталый, угрюмый и на домочадцахъ вымещаетъ непріятности, которыя втеченіе дня ему пришлось испытать при исполненіи обязанностей; гдѣ ежедневно и ежечасно всплывають мелкія дрязги, попреки и черныя мысли о нерадостномъ настоящемь и темномъ будущемь; гдѣ на каждомъ шагу найдется то какое-нибудь униженіе, то лишеніе. Чтобы читатель могь составить ясное и полное понятіе о дѣтствѣ Добролюбова, мы приведемъ описаніе одного дня изъ оставшагося послѣ Добролюбова дневника, и день этотъ бросаетъ яркій свѣть на все дѣтство Добролюбова, тѣмъ болѣе, что онъ повогодній, въ которомъ домашняя обстановка принимаетъ болѣе парадный и праздничный видъ.

1-го января 1852 г. Воть и еще одинь годь «юркнуль въ въчность»! И еще годъ прошелъ, и еще годомъ сократилась жизнь моя. Грустно встратиль я этоть годь, котораго ждаль я, можно сказать, съ нетеривніемъ. Много я надаялся на него и отъ него. Но вотъ пришель онъ и при самомъ вступленіи его надежди мон разсыпаются прахомъ. Грустно, невесело!.. Тяжелый день провель я нынв. Теперь (12 часовъ вечера) на дворѣ «бушуетъ вѣтеръ, злится буря, свиститъ и воеть бурань», и это довольно близко къ состоянію души моей. Я не сделаль ныпе пичего добраго и полезнаго. Встречая повый годь, не хотель я спать всю ночь, но въ два часа «легь полежать»—не больше, и задремаль, и уснуль... А свеча осталась на столе непогашенная, а киига лежала раскрытая. Къ счастію огарокъ быль не великъ, и въроятно скоро догорёль и погась самь собой. Впрочемь можеть быть погасила и няня. Я не говориль объ этомъ ни слова, но цёлое утро быль въ какомъ-то смущени. Надълаль было я дъла, -подумаль я, проснувшись, и прямо бросился въ другую комнату къ столу, свече и книгъ и, нашедъ все въ цълости, не мало былъ удивленъ и еще болъе обрадованъ... Потомъ я поздно пришелъ къ объдиъ, простоялъ у порога, сконфузился при исполнении нельпой фантазін, пришедшей мив въ голову, ноздравить въ церкви А. Н. Ник..., которая миф только кивнула на мое привътствіе, и ушель, не достоявъ молебна. Потомъ вздумалось мив идти поздравить мать крестную Л. В. П.; я пошель, встратиль сухой пріемь, проскучаль лишніе полчаса въ жизни, быль раздосадованъ невинманіемъ къ себъ, получиль порученіе, которое потомъ забылъ исполнить, и не знаю еще-какъ отдълаюсь!.. Дома оскорбилъ маменьку, но вскоръ помирился. Въ половинъ 6-го пошелъ къ одному изъ товарищей, хорошему знакомому В. В. Л..., просидълъ тамъ часа два ни скучно, ни весело, хотя смѣялся очень много... Оттуда мив чрезвычайно хотвлось, необыкновенно хотвлось побывать у постояльцевъ нашихъ Щ... и понграть тамъ съ ихъ прекрасными дътьми... особенно одна... Тамъ бываетъ такъ весело! Все это думалъ я дорогой; но дома ждало меня достойное заключение этого чуднаго дня... Нужно было случиться, чтобы у насъ въ этотъ день совжала со двора наша корова... Папенька и такъ нынѣ былъ довольно въ худомъ расположенін духа по нікоторымь обстоятельствамь; но когда сказали ему объ этомъ, онъ окончательно разстроился; и пришедши домой, я засталь его въ крайне мрачномъ расположении, особенно потому что это случилось въ новый годъ и следовательно предвещало несчастие въ будущемъ, - предразсудокъ, оказавшій однако сильное вліяніе на

папашу. Къ вящшему несчастію, мамаша съ старшей моей сестрой увхали къ А. Н. Н. на вечеръ, папаша былъ одинъ, и я долженъ быль подвергнуться пепріятностямь. Сначала папаша пожальль о коровь, побраниль заочно работницу, — за дъло! – и принялся писать свои дъла... Я подумаль, что ждать мит больше нечего, взяль свъчку и пошель къ себѣ въ комнату. Но напаша позваль меня къ себѣ и сказаль, что «еслибь я мало-мальски радёль отцу, жалёль его, еслибы у меня хоть немного было мозгу въ головъ, то и занился бы этимъ дъломъ, а не оставилъ бы безъ вниманія, будто мит все равно, хоть все гори, все распропади.... Послѣ этого нечего было ждать ласковаго слова. Я таки испугался предстоящей сцены и поскорже, по приказанію напаши, сощель въ кухню и разспросиль кухарку объ усифхахъ ея поисковъ, которые были совсемъ безуспешны. Узнавши это, я въ точности донесъ папаша. Онъ сталь что-то говорить и вдругъ, Богъ въсть какъ, разговоръ нерешелъ ко мив, и тутъ-то я долженъ быль выслушать множество вещей, которыхъ теперь и не припомню въ подробности. Но только главный смысль ихъ быль таковъ: «Ты-негодяй; ты не радфешь отцу, не смотришь ни за чфмъ; не любишь и пе жалфещь отца; мучишь меня и не понимаешь того, какъ я тружусь для васъ, не жалья ни силь, ни здоровья. Ты – дуракь, изъ тебя толку не много выйдеть; ты учень, хорошо сочиняешь, но все это вздорь. Ты-дуракъ и будешь всегда дуракомъ въ жизни, потому что ты ничего не умфешь и не хочешь делать. Вы меня не слушаете, вы меня мучаете; когда нибудь всиомните, что я говориль, да будеть поздно. Можеть я недолго ужъ проживу. Отъ такихъ безпокойствъ, тревогъ и непріятностей по неволь захочешь умереть; лучше прямо въ могилу, чымь этакъ жить. Ничего въ свътъ иътъ для меня радостнаго; нигдъ не найду отрады; весь свътъ-подлецъ; всъ твои науки никуда не годятся, если не будешь умъть жить. Умъй беречь деньгу; безъ денегь инчего не сдълаешь; деньги охъ! -- трудно достаются: надо умъть да и умъть пріобратать иха; какъ меня не будеть, вы съ голоду вса умрете; никакія твои сочиненія тебь не помогуть. Изъ тебя ничего хорошаго не выйдеть; хило-гиило, хило-гиило; немного въ тебъ мозгу: а еще умнымъ считаешься». — Все это, на разныя манеры повторяемое, я слушаль съ 8 до 11 часовъ, ровно три часа... Каково это вынести? Не въ первый и не въ последний разъ слышалъ я эти упреки, но ныив они особенно были ужасны для меня. Они продолжались три часа; прекратились не съ сердцемъ. не въ гнъвъ, но очень спокойно, только въ необыкновенно мрачномъ и грустномъ тонъ. И не видълъ никакого повода къ такому обороту разговора, хотя большею частію и сознаваль относительную справедливость высканняваемых замітапій. Но все это ничего-бы: особенно поразили меня упреки въ нелюбви, нерадънін къ отцу, пророческія слова о томъ, что изъ меня ничего не выйдеть: всего же болье эти жалобы на свои труды и безпокойства, на то, что не долго ему остается жить. Чуть не плачу и теперь, припоминая это. Однако мий не хочется вирить, и я не смию вирить этимь словамъ. Но когда напаша говорилъ, я не смѣлъ, я не могъ произнести ни одного слова, если онъ самъ не спрашивалъ меня: «такъ-ли?» на что я отвічаль только: такъ-съ... Я бы нашелся, что сказать; но у меня недоставало духу говорить... Не понимаю, что это такое. А напашѣ это видимо непріятно... Но что же дѣлать? Не такъ, не такъ надо со мной говорить и обращаться, чтобы достигнуть того, чего ему хочется. Нужно прежде разрушить эту робость, побѣдить это чувство приличія предъ роднимъ отцомъ, будто съ чужимъ, смирить эту недовѣрчивость, и тогда уже явится эта младенческая искренность и простота.. Впрочемъ что винить папашу!—я виноватъ, одниъ я—причиной этого. Должно быть я гордъ, и изъ этого источника происходитъ весь мой гадкій характеръ. Это вирочемъ, кажется, у пасъ наслѣдственное качество, хотя въ довольно благородномъ значеніи... Однако чудный денекъ! Всѣ такъ встрѣчаютъ новый годъ, не правда-ли?... Можно повеселиться!..»

Такова грустная картина детства Добролюбова: провинціальная скука внъ дома, оскорбительное невнимание и небрежность въ обращенін со стороны губернскихъ шутихъ, едва удостоивавшихъ ничто:кнаго и пеловкаго семинариста величественнаго кивка головы или сухого пріема, а дома — ежеминутныя ожиданія какойнибудь бури, невыпосимыхъ попрековъ и унизительныхъ порицаній. Полное безмолвіе нередъ гнъвомъ отца и мучительное чувство отчужденности отъ него, заставлявшее мальчика тёмъ крёнче прижиматься къ страстно любимой матушкв, ивжныя ласки которой одит только скрашивали жизнь его. Прибавьте ко всему этому отчужденность Добролюбова отъ большинства своихъ семинарскихъ товарищей. Будучи значительно младше своихъ соклассниковъ, онъ поэтому одному уже не могъ участвовать ни въ ихъ буйныхъ потасовкахъ въ низшихъ классахъ, ни въ кутежахъ — въ высшихъ. Въ то же время и товарищи чуждались его, смотря на него, какъ на своего рода аристократа среди нихъ, такъ какъ онъ былъ сынъ городского священника, пользовавшагося почетомъ у епархіальнаго пачальства, и въ домъ такого важнаго лица немногіе семинаристы отваживались ступать ногою, и неболже трехъ-четырехъ было постоянныхъ гостей Добролюбова, которые имфли случай не только удостовъриться, что Добролюбовъ не быль букой, гордымъ н т. п., но и сами могли въ его обществъ и семействъ стряхпуть съ своихъ костей семинарскую дикость. Впрочемъ быль одинъ изъ сотоварищей Добролюбова, накто В. Л., съ которымъ, судя по свидътельству самого Добролюбова въ своемъ дневникъ, онъ стоялъ въ болфе близкихъ и витимныхъ отношеніяхъ, пастолько подчинялся его вліянію, что, по собственнымъ словамъ, боялся его, замвчаль каждое его слово, которое могло имвть отношение къ нему, не смёль противорёчить его мибиіямь, любиль выставлять себя передъ нимъ съ хорошей стороны и пр. Но надо полагать, что это вліяніе не было особенно благотворно. По крайней мара вотъ что пишетъ въ своемъ дневникѣ Добролюбовъ, съ радостью говоря объ избавленіи своемъ отъ этого вліянія:

«Чудное дёло, какъ подумать, что значить школьный товарищъ. Не сойдись я съ нимъ, — я увёренъ, что мое развитіе пошло бы совершенно иначе. Я-то на него конечно не имѣю вліянія, но онъ на меня довольно значительное. Не могу еще рѣшить, хорошо или худо было это вліяніе, но оно состояло вотъ въ чемъ: онъ научилъ меня, но природѣ серьезнаго, смѣяться надъ всѣмъ, что только попа дется въ глаза; онъ заставить меня, человѣка довольно основательнаго и надменнаго, смотрѣть на предметы поверхностно, произносить о нихъ сужденіе, носмотрѣвши только форму и не касаясь содержанія; изъ ума моего онъ сдѣлалъ остроуміе, изъ презрѣнія многому—насмѣшку надъ этимъ многимъ, изъ внимательностн—находчивость. Быть можеть это мнѣ и пригодится; но теперь это дурно, не говоря уже о томъ, что отъ этого страждетъ теперь мое необъятное самолюбіе.»

Однообразная, монотонная и замкнутая жизнь, чуждая какихъ бы то ни было развлеченій, еще болье способствовала тому, что съ каждымъ годомъ Добролюбовъ все болье и болье зарывался въ книги. Въ домѣ отца онъ нашелъ библіотеку, состоявшую изъ 400 томовъ, въ которой, помимо книгъ богословскаго или религіознонравственнаго содержанія, было немало и світскихъ, между прочимъ «Всеобщая исторія» Милотта, «Естественная исторія» Двигубскаго, «Энциклопедическій словарь» Плюшара, «Опытный человѣкъ» Попе, «О разумѣ законовъ» Монтескь; , «О множествѣ міровъ» Фонтенеля и пр. Съ жадностью накинулся юноша на всё эти книги, доставая ихъ сверхъ того и со стороны, гдё случалось; читаль онъ сверхъ ученыхъ сочиненій и русскихъ авторовъ, и журналы. Въ его упражненіяхъ по классу реторики и пінтики постоянно было видно знакомство съ лучшими русскими литераторами, что и выставлялось на видъ учителемъ словесности. Въ упражненіяхъ по всеобщей исторіи была видна также начитанность. Его возраженія напримірь по математикі профессору-монаху, по исторін противь учебника Кайданова — были выслушиваемы учениками съ участіемъ, которое возрастало, когда профессоръ пе нашелъ возраженій, а заминаль ихъ своимъ авторитетомъ, невозможностью распространяться по причинт недосуга и другими уловками. Въ среднемъ отдъленіи семинаріи Добролюбовъ поражаль громадными сочиненіями въ 30, 40 и 100 листовъ по философскимъ темамъ отчасти и изъ русской церковной исторін.

Не ограничиваясь этими классными сочиненіями, Добролюбовъ рапо, 13 уже льть, обнаружиль страсть къ авторству, конечно въ видь писанія стиховъ, причемь онъ между прочимь переводиль Горація. Въ 1850 году онъ даже рѣшился послать въ «Москвитянинъ» письмо, прося у редакція 100 р. и обѣщая за нихъ прислать 40 стихотвореній. «Это, пишеть онъ въ дневникѣ, давно лежитъ у меня на совѣсти; и если когда нибудь выведутъ меня на чистую воду, то я не знаю, что еще можетъ быть для меня стыдиѣе этого»... Затѣмъ въ 1852 году онъ послалъ въ редакцію «Сына Отечества» 12 стихотвореній подъ исевденимомъ Владиміра Ленскаго. Написаль онъ въ томъ же году три статейки для «Нижегородскихъ Вѣдомостей». Но, по его словамъ, одну цензоръ не пропустилъ,— невиннѣйшую статью—о погодѣ; другія двѣ, кажется, сгибли у редактора, по крайней мѣрѣ доселѣ (т. е. до 20 января 1851 года) остаюсь для нихъ, т. е. онѣ для меня оста-

ются во мракъ неизвъстности».

Между тѣмъ шло своимъ путемъ и внутреннее развитіе Добролюбова, переходя тѣ фазы, какія въ то время переживали всѣ люди его поколѣнія. Такъ, первымъ выходомъ изъ дѣтской непосредственности были религіозная экзальтація и суровый аскетизмъ, въ какіе вдался Добролюбовъ съ 17-тилѣтняго возраста. Въ этомъ сказывалось стремленіе пробуждающагося ума отнестись сознательно, серьезно осмыслить то воспитаніе въ духѣ религіознаго благочестія, какое получилъ Добролюбовъ въ домѣ своихъ патріархальныхъ родителей и въ семинаріи. Такъ, по словамъ Кострова, онъ былъ самымъ набожнымъ человѣкомъ въ Нижнемъ, считалъ за грѣхъ напиться чаю въ праздничный день до обѣдни, послѣ исповѣди до причастія даже воды не пилъ, усердно всегда молился и съ глубокимъ чувствомъ. Во время говѣнья въ мартѣ 1853 года онъ велъ весьма любопытный дневникъ своихъ прегрѣшеній, подъ заглавіемъ «Исихоторіумъ», т. е. углубленіе въ душу:

«7-го марта 1853 г. 1-й часъ пополудии. Нынѣ сподобился я причащенія пречистыхъ Таннъ Христовыхъ и принялъ намфреніе съ этого времени строже наблюдать за собой. Не знаю, будеть ли у меня силъ давать себѣ каждый день отчетъ въ своихъ прегрѣшеніяхъ, но по крайней мѣрѣ прошу Бога моего, чтобы Онъ далъ мнѣ положить хотя начало благое. Воже мой! Какъ мало еще прошло времени и какъ много лежитъ на моей совѣсти! Вчера, во время самой исповѣди, я осудилъ духовника своего и потомъ скрылъ это, не покаялся; кромѣ того я сказалъ не всѣ грѣхи, и это не потому, что позабылъ ихъ или не хотѣлъ, но потому что не рѣшился сказать духовнику, что еще рано разрѣшать меня, что я еще не все сказалъ. Потомъ я сѣтовалъ на отца духовнаго, что онъ не о многомъ спрашивалъ меня; но развѣ я должецъ ожидать вопросовъ, а не самъ говорить о своихъ прегрѣшеніяхъ? Только вышелъ я изъ алтаря и сдѣлался виновенъ въ страхѣ человѣческомъ, затѣмъ человѣкоугодіе и, хотя легкій, смѣхъ съ товъ-

рищами присоединились къ этому. Потомъ суетимя помышленія славолюбія и гордости, разсівниость во время молитвы, ліность къ богослуженію, осужденіе другихъ—увеличивали число гріховъ монхъ...» и т. д., и т. д.

Этотъ ежедневный списокъ «прегрѣшеній» съ благочестивыми укоризнами себѣ велъ Добролюбовъ съ 7 марта до 9 апрѣля, такъ что набралось цѣлыхъ 32 страницы за эти 34 дня. Всѣ они, разумѣется, похожи одинъ на другой; вотъ напр. 29-я страница

«Исихоторіума»:

«4-го апръля 12-й часъ пополудни. Опять тъ же гръхи въ эти два дня: лъность нъ молитет, разсъянность и легкомысліе, осужденіе и насмъшка, непріязнь къ ближнему, вольныя сужденія, ложь хитрость и притворство, призываніе лукаваго, честолюбіе и славолюбіе, преданіе чувственности, чревоугодіе и лакомство» и т. д. Синсокъ этихъ прегръщеній заключается словами: «Господи! Спаси мя, не остави мене погибающа!»

Но аскетизмъ и самобичеванія не были конечно исключительнымъ содержаніемъ жизни Добролюбова. Рядомъ съ этимъ духовно-нравственнымъ возбужденіемъ шли разнаго рода впечатльнія и вліянія, навъваемыя и книгами, и жизнью. Такъ, рядомъ съ перечисленіями «прегрѣшеній» Добролюбовъ, по собственнымъ словамъ его, «хотълъ походить на Печорина и Тамарина, хотълъ толковать, какъ Чацкій». Вивств съ твиъ, читая списки грвховъ, вы видите въ числъ ихъ первые проблески тревожныхъ сомивній, которыя все болье и болье начинають овладывать юношей, и тщетно онъ гонитъ ихъ отъ себя. Начинается для него періодъ рефлексій и романтическихъ порывовъ. Какъ мы видёли въ описанін 1 января 1852 г., у него была уже какая-то «одна», провести вечеръ въ обществъ которой ему было особенно пріятно. Въ то же время съ презрѣніемъ и ненавистью начинаетъ смотрѣть юноша на всю окружающую его пошлость губернской жизни. «Все пошло, глупо, мелко — восклицаетъ онъ въ своемъ дневникъ — ничто не удовлетворяетъ порывовъ высокаго ума, глубоко чувствующаго сердца»...

Голова его между тыть наполняется мечтами объ университеть, о литературной славь, и вмысты съ тыть онъ страстно привязывается къ учителю нымецкаго языка, Ивану Максимовичу Сладкопывцеву. Иривязанность эта, имывшая конечно реальныя основанія, въ виды благотворнаго вліяніи Сладкопывцева на развитіе юноши, тыть не менье носила вполны романтическій характерь, соединяясь съ той безотчетной влюбчивостью къ своимь любимымь наставникамь, какую перыдко испытывають

17-тильтніе мальчики. Такъ Добролюбовъ, еще не видавъ Слад-копьвцева, успьль уже заочно влюбиться въ него, по однимъ слухамъ, распространивши свое обожаніе даже на внышность предмета любви:

«Смутно я ностигаль что-то прекрасное, -- говорить онъ въ письмахъ Сладкопфвцеву, -- въ этомъ соединении понятия: брюнетъ, изъ петербургской академін, молодой, благородный и умный... Не говоря уже о умѣ и благородствѣ, надо замѣтить, что я особенно люблю брюнетовъ, уважаю петербургскую академію и молодыхъ профессоровъ предпочитаю старымъ. Я съ нетерпъніемъ ждаль минуты, когда увижу васъ, и во все это время и чувствовалъ что-то особенное... Чего ищень, то обыкновенно скоро находищь; на следующій же день я съ полчаса прогуливался по нижнему корридору и дождался таки васъ. Правду сказать, при моей близорукости, я не могь хорошо разсмотрёть вашей физіономін; но и одинь бёглый взглядь на вась достаточенъ былъ, чтобы произвести во мив самое выгодное впечатление. Я люблю эти гордыя, энергическія физіономін, въ которыхъ выражается столько отваги, ума, мужества. Признаюсь, я ивсколько ошибся, когда признаваль вась существомь гордымь и педоступнымь; но это было тогда полезно мив темь, что я сталь съ того времени считать васъ чёмъ-то высшимъ, неприступнымъ, передъ чёмъ я долженъ только благоговьть и смиренно посматривать на следь, жалея, что не могу взглянуть прямо въ глаза.»

Это благоговъйное смотръніе вслъдъ продолжалось около года. Во все это время юноша обожаль своего учителя издали, не смъя и думать сблизиться съ нимъ, издали радовался и печалился, боялся и стоялъ горой за своего кумира. Когда случай наконецъ свелъ его съ Сладкопъвцевымъ, онъ шелъ къ нему съ тъмъ трепетомъ, съ какимъ идутъ на первое свиданіе. Познакомившись съ учителемъ, Добролюбовъ еще болъе привязался къ нему:

«Что-то особенно привлекало меня къ нему, — пишетъ опъ въ своемъ дневникѣ, возбуждало во миѣ болѣе чѣмъ привязанность — какое-то благоговѣніе къ нему. При всей короткости нашихъ отношеній, я уважаю его, какъ не уважаль ни одного профессора, ни самаго ректора или архіерея, — словомъ, какъ не уважаль ни одного начальника. Ни однимъ словомъ, ни однимъ движеніемъ не рѣшился бы я оскорбить его, просьбу его я считаль для себя закономъ. Вздумаль бы онъ публично наказать меня, я послушался бы, перенесъ наказаніе, и мое расположеніе къ пему нисколько бы отъ того не уменьшилось... Какъ собака, я былъ привязанъ къ нему и для него я готовъ былъ сдѣлать все, перазсуждая о послѣдствіяхъ и т. д.»

Но блаженный міръ золотыхъ мечтаній о славѣ, наукѣ, университетѣ и уноеніе безкорыстнаго дѣтскаго обожанія—все это вскорѣ было разрушено самымъ безжалостнымъ образомъ суро-

вымъ холодомъ жизни. Первыми разсѣялись мечты объ универси-

теть, встрытивши рышительный отпоры со стороны отца:

«Мнф непремфино-иншеть онь въ дневникф-хотфлось поступить въ университетъ. Папенька не хотълъ этого, потому что при его средствахъ это было певозможно. Но онъ не говорилъ мив этого и представиль только певыгоды университетского воспитанія и преимущества академическаго. Тогда этого рода доказательствами меня невозможно было убъдить; я былъ непоколебимо увъренъ, что если могу гдъ-нибудь учиться въ высшемъ заведеніи, то это только въ университеть. Но между темъ я видель ясно, что для моего отца действительно очень трудно, почти невозможно было содержать меня въ университетъ. Конечно будь я порфшительный, я бы объявиль, что хочу этого, и что проживу тамъ на 50 цёлковыхъ въ годъ, только бы учиться въ университеть. Но я не хотъль и не могь этого; рышительнаго объясненія не было, а во мив кровь кинвла, воображение работало, разсудокъ едва сдерживалъ порывы страсти. Счастье или несчастье мое, что у меня ньтъ кръпкой воли!.. А то бы надълалъ и дъла. Теперь же случилось такъ, что, по пословицъ, --«сила есть да воли нътъ», -- и все дъло окончилось тъмъ, что я раза три поговорилъ съ родными, такъ грустно и жалобно, съ такимъ отчаяннымъ видомъ, который однакожъ никого не тронулъ, -- походилъ нѣсколько времени новѣся носъ, помурлыкаль про себя Кольцова «Долю-ль буду я сиднемь дома экить», да «Путг широкій давно», да изъ Лермонтова «Не впри себп» и «Въ минуту жиз и трудную», да еще изъ Баратынскаго: «Напрасно мы, Делгвигь, мечтаемь найти...» Жутко было мив тогда; но наконецъ наненька сказалъ, что мое желаніе выполнить невозможно, что тысячу рублей ассигнаціями въ годъ онъ мий опредилить не можеть, а меньше нельзя. Больше опъ слушать ничего не хотблъ, какъ ни увбрялъ я его, что половины этой суммы для меня слишкомъ достаточно. И какъ только сказали, что этого нельзя, я успокоился, потому что добиваться невозможнаго я никогда не стараюсь. И стихи Гетё «невозможное возм жено человику одному» не для меня написаны...»

Мечты объ авторствѣ и литературной славѣ въ свою очередь начали колебаться:

«Главнымь образомь,—пишеть Добролюбовь въ дневникь,—соблазняеть меня авторство, и если мив хочется въ Истербургъ, то не по желанію увидъть съверную Пальмиру, не по разсчетамъ на превосходство столичнаго образованія; это все на второмъ плапь, это только средство. На первомъ же плань стонть удобство сообщенія съ журналистами и литераторами. Прежде я безотчетно увлекался этой мислію, а теперь уже начинаю раздумывать, что «то кровь кипить, то силь избытокъ. Надежда на журналистовъ для меня очень плоха, нотому что, не доучившись годъ въ семинаріи, я въ академіи долженъ буду зациматься очень сильно, и времени празднаго у меня не будетъ, и притомъ и не знаю новыхъ языковъ, слъдовательно, переводное дѣло уже не по моей части, а йначе какъ пачать?.. Подумаешь, подумаешь, пишешь стихотвореніе «Мучатъ солитийя душу тревожную», а потомъ онять какая-то апатія нападеть на душу, какъ будто это до меня и не касается...»

Вмъстъ со всъмъ этимъ потериъла жестокое испытаніе и привизанность Добролюбова къ Сладкопъвцеву. Послъдняго перевели въ Тамбовъ, и эта утрата довела Добролюбова до крайней степени отчаянья и ожесточенія.

Боже мой!—пишеть онь въ дневникъ,—люди пристращаются къ красотамъ природы, къ картинамъ, статуямъ, деньгамъ, и они не имфють препятствій для паслажденія ими. Всв эти вещи могуть припадлежать имъ, быть ихъ пеотъемлемой собственностью, если только не принадлежать всемь, что также не мешаеть всякому насладиться нми... Чёмъ же виновать я, что привязываюсь къ человёку, превосходивниему творенію Божію? Чёмъ я несчастливъ, что моя душа не приобить ничего въ мірь, кромь такой же души? Ужели преступленіе то, что я инстинктивно отгадываю умъ, благородство, доброту человъка п, отгадавши, всеми сидами души привязываюсь къ нему? И за что же наказывать меня, за что отнимать у меня счастіе, когда оно такъ чисто, невинно, благородно? Сколько пи имфи я привязанностей, всегда злая судьба умчить отъ меня далеко любимый предметь, и въ душв-тоскливое воспоминание и горькое сознание своего отчаяния... Я рожденъ съ чрезвычайно симпатичнымъ сердцемъ: слезы сострадательности чаще всъхъ, бывало, вытекали изъ глазъ моихъ. Я никогда не могъ жить безъ любви, безъ привязанности къ кому бы то ни было. Это было такъ, что я себя не запомию. Но эта постоянная насмѣшка судьбы, по которой всв мои надежды и мечты обыкновенно разлетались прахомъ, постоянно сущить и охлаждаеть мое сердце, и нътъ ничего мудренаго, что скоро оно будетъ и твердо, и холодно, какъ камень. Воть хоть бы и теперь—что вдругь понадобилось Ивану Максимовичу въ Тамбовъ? Чъмъ ему нехорошо здъсь? Что за обстоятельства? А между темь я страдаю, и еще накъ еградаю, темь более, что мив этого ни передъ квиъ нельзя высказать: всв станутъ смвяться. Я бъщусь только внутренно и произношу тысячу проклятій. Но какія проклятія, какія слова выразять то, что я чувствую теперь въ глубинь души моей. Я пробоваль всь энергическія восклицанія русскаго народа, которыми онъ выражаетъ свои сильныя ощущенія, но все, что я знаю, - слабо, нес выражаетъ... и я попрежнему взволнованъ, и по прежнему въ душъ моси кипитъ и бурдитъ страшное безпокойство. Я теперь надълаль бы чорть знаеть что, весь мірь перевернуль бы вверхъ дномъ, выцарацалъ бы глаза, откусилъ бы и пальцы тому, который подписаль увольнение Ивана Максимовича. Но, увы! это ни къ чему не поведеть, и мит остается только старатьси смирить свои бъщеные порывы. ....

Всв эти разочарованія привели Добролюбова къ мучительному сознанію своего ничтожества передъ обстоет торыя какъ будто нарочно см'ялись на в ключе, разриная въ прахъ самыя зав'ятныя мечты его и верситами во какому го слъсиому произволу. Тяжелое уныніе и ацатія были сл'ядствіень этого сознанія:

«Я совершенно опустился—пишеть дорол обвъ вбъ этомъ своемъ

н. А. добролюбовъ.

Crep 1 A Ondi

состоянін—ничего не дѣлаль, не писаль, мало даже читаль... Что-то такое тяготило меня и, указывая на всю суету мірскую, говорило: Къ чему? Что тебя здѣсь ожидаеть? Тебѣ суждено пройти не замѣченнымь въ твоей жизии и при первой попыткѣ видвинуться изъ толпы обстоятельства, какъ ничтожнаго червя, раздавятъ тебя... И ничего ты не додѣлаешь, ничего не можешь ты сдѣлать, несмотря на всю твою самонадѣянность, и приноминяся мнѣ жолчный стихъ Лермонтова: «Не въръ, не въръ себъ, мечтатель молодой!»

Это быль кризись, послѣ котораго энергія воскресла съ новой силой и напряженностью, но это была энергія не романтическихъ порывовь, а сознательной борьбы съ гнетущими обстоятельствами. Юноша впервые трезво взглянуль на свое положеніе и созналь, что даромъ ему ничего не дастся, что достигнуть чего нибудь онъ можеть только усидчивымъ, кропотливымъ трудомъ, и въ немъ появились нервые проблески новаго идеала, — идеала положительнаго труженика, который, энергически стремясь къ высокимъ цѣлямъ, не препебрегаетъ въ то же время матеріальными условіями жизни, сознаетъ ихъ неотразимость и старается принимать ихъ

въ соображение при каждомъ своемъ шагъ:

«Тогда я все собирался фхать въ университеть, —пишеть онъ объ этой перемьнь въ началь 1853 года, - и между тымъ пичего не дълаль: нынче мон предположенія опредёленные, и я готовлюсь ихъ выполнить. Тогда мив представлялось, что въ университетв лучше учиться, чёмь въ академін Но я считаль тогда совершенно излишнимъ думать о томъ, что будеть по окончании курса; теперь я подумаль объ этомъ и нашель, что разница между тымь и другимь саман малая, а между тъмъ сберегается въ четыре года около 100 р. сер., вещь не маловажная. Кромъ того замътно даже мнъ самому (впрочемъ это не диво: я люблю наблюдать надъ собой), что я сдёлался гораздо серьезнёе, положительнее, чемъ прежде. Бывало я хотель все исчислить, все понять и узнать: науки казались мий лучше всего, и моей страстью къ книгамъ я хотълъ доказывать-для самого себя-безкорыстное служеніе и природное призваніе къ наукі. Ныпі я въ своихъ мечтахъ не забываю и деньги и, разсчитывая на славу, разсчитываю вмѣстѣ на барыши, хотя не могу еще отказаться отъ плана-употребить ихъ опять-таки для пріобратенія новой славы. Страсть мою къ книгамъ я не называю пынче влеченіемъ къ наукт, а настоящимъ ея именемъ, и вижу въ ней только признакъ того, чтв я большой библіофиль, потому что я люблю книги, какого бы рода они ни были, и сгораю желапіемъ, увидя книгу, не узнать то, что въ ней написано, по только узнать, что это за книга, какова и проч. Самому чтенію какой бы то ни было книги я большею частью предаюсь только для удовольствія сказать себъ: читаль то и то; эта, и другая, и третья, и десятая книга мив известны... Поэтому-то я такъ люблю нынв читать журналы и преимущественно отдёль библіографіи и журнальныя замітки. Недавно присоединилось сюда и другое побуждение: я чигаю чаще для того, что это пригодится на пріемномъ экзамень. Далье я пока не

простираюсь. Литературныя цёли мон достигаются пока только запи-

Замѣчательное вліяніе на этотъ кризисъ имѣло чтеніе Добролюбовымъ беллетристовъ 40-хъ годовъ, — вліяніе, котораго не избѣгали въ тѣ годы всѣ сверстники Добролюбова. Изображенія сентиментальныхъ мечтателей вродѣ Адуева или безхарактерныхъ и безвольныхъ Гамлетовъ вродѣ Вихляева, Шамилова и проч. спускали молодыхъ людей изъ заоблачныхъ высотъ на землю, возбуждали ихъ молодую энергію къ развитію въ себѣ характера и

воли. То же самое испыталь и Добролюбовъ:

«Въ началѣ прошлаго года—пишетъ онъ все о томъ же своемъ возрожденіи—я какъ-то все сбивался; хотѣлъ походить на Печорина и Тамарина, хотѣлъ толковать какъ Чацкій, а между тѣмъ представлялся какимъ-то Вихляевымъ и особенно похожъ былъ на Шамилова. Изображеніе этого человѣка глубоко укололо мое самолюбіе, я устыдился, и если не тотчасъ принялся за дѣло, то по крайней мѣрѣ созналъ потребность труда, пересталъ заноситься въ высшія сферы, и мало по малу исправляюсь теперь. Конечно много здѣсь подѣйствовало на меня и время, но не могу не сказать, что и чтеніе «Богатаго жениха» также способствовало этому. Оно пробудило и опредѣлило для меня давно спавшую во мнѣ и смутно понимасмую мною мысль о необходимости труда и показало все безобразіе, пустоту и несчастіе Шамиловыхъ. Я отъ души поблагодарилъ Писемскаго. Кто знаетъ, можетъ быть онъ помогъ миѣ, чтобы я со временемъ лучше мотъ поблагодарить его...•

Прямое слёдствіе всего этого пережитаго въ 17 лёть кризиса было то, что Добролюбовь почувствоваль себя выросшимь изърамокь семинарскаго ученія и далёе оставаться въ семинаріи сдёлалось для него немыслимо. Такъ какъ отецъ Добролюбова наотрёзь отказаль сыну въ поступленіи въ университеть, то Добролюбовь рёшиль поступить въ с.-петербургскую Духовную Академію. На это дёло старикъ согласился легче; не было возраженій о трудности учиться, ни о возможности поступить туда; сказано было только нёсколько словь о его молодости, но юноша представиль, что молодому еще легче учиться, и дёло было слажено.

По свидётельству Лебедева, въ 1853 году быль вызовъ изъ богословскаго класса (высшее отдёленіе семинаріи) въ с.-нетер-бургскую Духовную Академію, и что отправили двоихъ, въ томъ числё Добролюбова. Но это соминтельно. Если и быль такой вызовъ въ 1853 году, то онъ могъ касаться лишь восинтанниковъ, кончившихъ въ томъ году семинарскій курсъ. По крайней мёрё Добролюбовъ ин слова не говорить ин о какомъ вызовъ, а дёло представляеть въ такомъ видь, что нослё долгихъ колебаній были

написаны Добролюбовымъ двѣ просьбы: одна—къ оберъ-прокурору Св. Синода, графу Протасову, другая—мѣстному архіерею, и 13 марта 1853 года прошеніе Протасову было отправлено въ Петербургъ, а 4-го августа Добролюбовъ поѣхалъ въ Петербургъ, въ сопутствіи товарища своего Ивана Гавриловича Журавлева, который, какъ оказывается, одинъ только ѣхалъ въ Духовную Академію по вызову.

## II.

Поступленіе Добролюбова въ Педагогическій институть.—Запятія его и отношенія къ профессорамъ и товарищамъ.—Потеря матери и отца и посл'єдствія ея.

Трогательное впечатлѣніе производить первое письмо Добролюбова къ своимъ родителямъ, писанное дорогой, въ Москвѣ 6-го августа, и вполнѣ рисующее юношу нѣжнымъ маменькинымъ сыночкомъ, только-что оперившимся и вылетѣвшимъ изъ родительскаго гнѣзда птенцомъ.

«Воображаю, милые мон панаша и мамаша,—пишеть онь въ этомъ письмѣ,—съ какимъ мучительнымъ безпокойствомъ смотрѣли вы вслѣдъ удалявшемуся дилижансу, который оторвалъ меня отъ родимаго края. Васъ тревожила не столько горесть разставанья, сколько страхъ грядущихъ непріятностей, которыя могли встрѣтиться со мной на невѣдомомъ пути. Но Богъ, Которому молились такъ усердно всѣ мы, и особенно вы, мамаша, милосердый Богъ сохранилъ меня цѣла и невредима...»

Снарядивъ въ дальнюю дорогу милаго сынка, заботливая матушка не преминула снабдить его цёлымъ ворохомъ всякаго рода печеній и вареній, и Добролюбовъ въ томъ-же письмѣ считаетъ нужнымъ сообщить, что «до самой Москвы мы продовольствовались почти однимъ домашнимъ запасомъ, а чаю, я полагаю, и въ Петербургѣ мнѣ не выпить: ужасающее количество; мятныхъ лепешекъ станетъ на цѣлую вѣчность, по замѣчанію Ивапа Гавриловича».

Успоконвъ такимъ образомъ заботливость своей матушки, безъ сомнѣнія тревожившейся, хватитъ-ли сынку запасовъ на дорогу и не пришлось-бы ему прохарчиться, Добролюбовъ затѣмъ обращается къ папашѣ, которому тоже знаетъ чѣмъ угодить: ему опъ сообщаетъ, какъ онъ лазилъ на колокольню Симонова монастыря и ходилъ съ товарищемъ въ Новоспасское принять благословеніе высокопреосвященнаго Филарета: «онъ еще свѣжъ, сообщаетъ Добролюбовъ, сѣдъ меньше васъ, папаша, но говорить едва

можеть какъ слёдуеть въ церкви. Я стояль отъ него черезътри человёка и едва могъ разслушать нёкоторыя слова изъ Евангелія,

которое онъ читаль на молебнъ».

Изъ Москвы Добролюбову пришлось въ первый разъ въ жизни бхать по желфзной дорогф, и во второмъ письмф домой уже изъ Петербурга онъ простодушно признается, что въ Нижнемъ онъ представляль себф вагонъ просто экипажемъ, а каково-же было его удивленіе, когда вагонъ оказался маленькимъ четвероуголь нымъ домикомъ, настоящимъ ноевымъ ковчегомъ, состоящимъ изъ одной большой комнаты, въ которой надфланы скамейки для пас-

сажировъ.

По прівздв въ Петербургъ Добролюбовъ нервымъ дёломъ исныталь пепріятность, какой приходится подвергаться многимъ такимъ-же неопытнымъ провинціаламъ, какъ быль онъ. Когда вышли они съ товарищемъ изъ вокзала, лилъ дождь, осенній, мелкій, споркій. Наняли извозчика за 25 к. сер. до Духовной Академіи. Смотрятъ, довезъ ихъ извозчикъ до Казанскаго моста и остановился: «здёсь» - говоритъ. Спрашиваютъ будочника, гдѣ найти академію (а Добролюбовъ ужъ зналъ, что у Казанскаго моста пѣтъ ея); будочникъ указалъ имъ, и ихъ привезли на Васильевскій островъ, условившись, что еще четвертакъ должны они отдать извозчику. Прівхали—смотрятъ Академія Художествъ!..

— Что ты за болванъ, братецъ мой! восилицаетъ Добролю-

бовь: - куда ты меня завезь?

— Да куда-же, сударь? Мы только и знаемъ, что одну Мико-

демію; развѣ еще есть какая?

Дълать нечего, растолковали кое-какъ, что Духовная Академія и Невская лавра значить то-же, что Невскій монастырь, и что туть-же Невскій проспекть. Извозчикъ поняль наконець, но очень основательно началь доказывать, что, провезши ихъ за полтинникъ, онъ не иначе можеть довезти обратно, какъ за полтинникъ-же. Дождикъ продолжалъ лить, чемоданы были довольно тяжелы, пришлось согласиться. Въ этомъ фактѣ Добролюбовъ впослѣдствіи видѣлъ предзнаменованіе того, что ему суждено учиться не въ Духовной академін, а въ Педагогическомъ институтѣ и выставлялъ его даже въ письмѣ къ родителямъ какъ указаніе свыше.

Въ академін Добролюбовъ увидаль всёхъ земляковъ, кончившихъ здёсь курсъ, сходилъ въ столовую академическую, былъ у всенощной, послё того былъ представленъ инспектору, и тотъ сообщилъ ему, что до окончанія экзаменовъ онъ долженъ жить на частной квартиръ. Земляки заранъе уже отыскали ему комнатку недалеко отъ Академін за три рубля сер. въмъсяцъ; столъ-же ему

хозяннъ квартиры согласился давать по 35 к. въ день.

Думаль-ли Добролюбовь, когда переносиль свои бъдныя семинарскія пожитки въ панятое пом'єщеніе, что случайный наемъ комнатки имълъ роковое значение въ его жизни, перевернулъ всю его дальивншую судьбу. Въ сущности это была не отдъльная комнатка, а лишь часть ея, то, что называется у насъ «уголъ». Въ другомъ-же углу той же комнаты поселился студентъ Педагогическаго института, -- одинъ изъ техъ, которые годъ назадъ поступили въ институтъ, не выдержавши экзамена въ академію. Студентъ поселился въ углу на время, такъ какъ пріфхаль изъ провинціи раньше срока отпуска на каникулы; студенты-же Педагогическаго института, никуда не убхавшіе, жили еще на казенной дачъ. Вотъ съ этой самой дачи пришелъ къ нему товарищъ и сообщиль: «въ институть, брать, слезы; на 56 вакансій явилось только 23 человъка и изъ числа ихъ только 20 могли быть допущены къ экзамену, потому что изъ трехъ остальныхъ одному 18 лѣтъ, другому—14, третій—какой-то отчаянный. Черезъ нѣсколько дней еще былъ экзаменъ: явилось пять человъкъ, и всъ приняты почти безъ экзамена».

Это извѣстіе исполнило Добролюбова сильной тревогой. Педагогическій институть уступаль во многомь университету, но всетаки, какъ высшее заведеніе свѣтскаго характера, болѣе улыбался ему, чѣмъ академія. Къ тому-же казенное содержаніе студентовъ института отлично рѣшало денежный вопросъ, стоявшій поперекъ поступленія въ университеть. Въ то же время студенты института внушили Добролюбову, что ничто не мѣшаетъ ему попытаться держать пріемные экзамены въ институтъ одновременно съ академическими, такъ какъ институтское начальство допускаетъ къ экзаменамъ безъ предварительнаго представленія документовъ. Если-же отцу будуть угрожать какія-либо непріятности со стороны духовнаго начальства за то, что сынъ поступилъ въ институтъ вмѣсто академін, то можно будетъ нарочно провалиться на академическихъ экзаменахъ.

Извъстивши обо всемъ этомъ родителей, Добролюбовъ вечеромъ 12-го числа отправился къ инспектору института, А. Н. Тихомандритскому, и спросилъ его, можно-ли держать экзаменъ безъ документовъ, которые представитъ послъ, объяснилъ обсто-

ятельно все дёло и получиль позволеніе явиться на экзамень 17

числа. Въ тотъ-же самый день назначенъ былъ экзаменъ въ академін. Поэтому вечеромъ 16 числа Добролюбовъ нослалъ товарищу
Журавлеву записку, что зубная боль препятствуетъ ему быть на
экзаменъ. На другой день пошелъ онъ въ институтъ вмъстъ съ
сыномъ вятскаго ректора. Пришедши туда, прежде всего долженъ
онъ былъ написать сочиненіе: «О его призваніи къ педагогическому званію». «И какъ написать что нибудь дѣльное, — повъствуетъ
онъ въ письмъ къ родителямъ, — на такую пошлую тему было трудно,
то я и наничкаль тула всякаго вздору: и то, что я хорошо учился, и
то, что я имъю иногда страшную охоту научить кого-инбудь, и то,
что мнъ 17 лътъ, и то, что мнъ самому прежде очень хочется
поучиться у своихъ знаменитыхъ наставниковъ. Знаменитый наставникъ посмотрѣлъ сочиненіе, посмъялся, показалъ другимъ и
рѣшилъ, что оно написано очень хорошо».

На экзаменѣ Добролюбовъ вышелъ прежде всего къ Лоренцу, который проштудировалъ его по всей всеобщей исторіи и заключилъ: «Вы очень хорошо знасте исторію!» Это ободрило юношу, и съ веселымъ духомъ держалъ онъ экзамены по другимъ предметамъ, а послѣ нихъ подошелъ къ инспектору и сиросилъ его: «Александръ Никитичъ! позвольте узнать, могу-ли я надѣяться поступить въ институтъ! Иначе я могу еще теперь обратиться въ

Академію».

Инспекторъ вмѣсто отвѣта развернулъ списокъ и, показавъ экзаменующемуся его баллы, довольно высокіе, сказалъ: «По-

милуйте, а это что-же!».

Затъмъ 20 числа былъ другой экзаменъ. Въ этотъ день поутру Добролюбовъ спросилъ инспектора, не нужно-ли представить до-кументы. Тотъ отвъчалъ:

— Вы только держите экзамень такъ, какъ начали, и все

будеть хорошо. Объ этомъ не безнокойтесь!..

По окончаніи экзамена инспекторъ поздравиль Добролюбова съ поступленіемъ. На другой день быль докторскій осмотръ поступающихъ. Добролюбовъ оказался здоровымъ, и съ этой стороны препятствія на поступленіе не было. «Затёмъ въ этотъ-же день, — повѣствуетъ далѣе Добролюбовъ въ томъ-же письмѣ, — 21-го числа позвали насъ въ конференцію и директоръ прочиталъ: «Принимаются такіе-то безусловно». Такихъ нашлось человѣкъ 12; меня не было. «Безъ благословенія родителей пѣтъ счастія», подумалъ я. Но директоръ пачалъ снова: «затѣмъ слѣдуютъ тѣ, которые хотя оказались хорошими, даже очень хорошими по всѣмъ предме-

тамъ, но слабы или въ немецкомъ, или во французскомъ языке, и потому (туть, можете себѣ представить, онъ остановился и закашлялся; я задрожалъ) могутъ быть приняты только съ условіемъ, что они къ первымъ зимнимъ праздникамъ окажуть свои успёхи въ этихъ языкахъ! Въ этотъ разрядъ попала большая часть

семинаристовъ, и я первый».

Каково-же было разочарование Добролюбова, когда, вернув= шись изъ института домой, онъ нашелъ письмо, въ которомъ отецъ, не одобряя его самовольнаго поступка, писалъ ему, что если онъ не поступить въ Академію, хотя-бы даже послёднимъ, онъ осрамить и себя, и своихъродителей, и семинарію, и что онъ пе ожидаль отъ него такого легковърія. Какъ велико было отчаяніе юноши, объ этомъ можно судить по слёдующему письму, отлично характеризующему отношение Добролюбова къ родителямъ:

«Простите меня, мон милые, родные мон. папаша и мамаша, которыхъ такъ много люблю и почитаю я въ глубинъ души моей. Простите моему легкомыслію и неопытности! Я не устояль въ своемъ последнемъ намъреніи, и письмо ваше пришло уже слишкомъ поздно-къ вечеру того дня, въ который по утру объявленъ я студентомъ главнаго Педагогическаго института. Не оправдаль и надеждъ и ожиданій вашихъ, и горе непослушному сыну! Тоска, какой инкогда не бывало, надрывала меня эти два дня, и только Богу извъстно, сколькихъ слезъ, сколькихъ мукъ, безплоднаго раскаянья стопло мив последнее письмо ваше!.. Горе же мив, несчастному своевольнику, читаемъ мы въ заключеніе письма - безъ благословенія родителей! Я чувствую, что пе найду счастія съ одной своей неопытностью и глупостью. Псужели же оставите вы меня, столь много любившіе меня, такъ много желавшіе мит всего добраго? Неужели по произволу пустите вы меня за мою вину предъ вами! Простите, умоляю васъ! Простите и требуйте, чего хотите, чтобы испытать мое послушание. Скажите слово-и я явлюсь тотъ-же часъ изъ института, ворочусь въ семинарію и потомъ пойду, куда вамъ будеть угодно, хоть въ казанскую Академію. Лучше вытеритть вст муки раздраженного самолюбія, разбившихся надеждъ и несбывшихся мечтаній, чемъ нести на себё тяжесть гивва родительскаго. Я внолив испыталь это въ последніе дни после полученія вашего письма. Избавьте-же меня отъ этого состоянія, простите, простите меня... Я знаю, что вы меня любите. . Не смфю подписаться тфмъ, чъмъ недавно я сдълался, чтобы не раздражать васъ.. Но все еще надъюсь, что вы нозволите мий назваться сыномъ вашимъ Добролюбовъ.»

Но опасенія какихъ-либо пепріятностей, ожидавшихъ будто бы отца Добролюбова отъ духовнаго начальства вследствіе поступка сына, оказались напрасными. Архіерей отнесся къ факту поступленія Добролюбова въ институть, напротивь того, одобрительно и высказаль удовольствіе успѣхамъ, съ какимъ выдержалъ экзаменъ въ высшее свътское учебное заведение воспитанникъ семинарии, находившейся подъ его начальствомъ. Вслъдствіе этого отецъ Добролюбова смѣнилъ гнѣвъ на милость и послалъ сыну разрѣшеніе на поступленіе въ институтъ, исполнившее его неописанной радости и

восторга.

Двадцать четвертаго августа Добролюбовь, забравши свои документы изъ академіи. переселился въ институть, чувствуя себя на седьмомъ небъ. Первыя впечатлёнія, вынесепныя имъ изъ института, были самыя свътлыя. По крайней мъръ жизпь свою въ институтъ и всъ порядки онъ расписывалъ въ письмахъ роднымъ и знакомымъ радужными красками.

«Въ столовой насъ кормять, — пишеть онъ въ одномъ изъ писемъ родственникамъ, -обыкновенно довольно хорошо: каждый день щи или супъ, потомъ какой нибудь соусъ-картофельный, брюквенный, морковный, капустный (этого я впрочемъ никогда не вмъ: какъ-то приторно и непріятно); иногда же вм'єсто этого какія-инбудь макароны, сосиски и т. п.; наконецъ всегда бываютъ или пирожки, или ватрушки. По воскресеньямь прибавляются еще въ видѣ дессерта слоеные нирожки. Все это не важная вещь, но хорошо то, что каждому ставять особый приборъ, никто не стесияетъ, хочешь есть, подадутъ еще тарелку, словомь-какъ будто дома! Это не то, что въ академін, гдв, кажется, нвсколько человъкъ вмъстъ хлебаютъ изъ общей чаши. Лекціи здъсь, кромф двухъ-трехъ, читаются превосходныя. Директоръ очень винмателенъ, инспекторъ-просто удивительный человъкъ по своей добротк и благородству. Начальство вообще превосходное и держить себя къ воспитанниками очень близко. Напримфръ, недавно одинъ студентъ говориль съ инспекторомъ, что ему делать съ немецкимъ языкомъ, котораго онъ не знаетъ. Писпекторъ успокоилъ его; въ это время подошелъ я, и онъ, указывая на меня, сказалъ: «Да вотъ вамъ, посмотрите, г. Добролюбовъ тоже по французски не знастъ, т е. совсвыъ не знастъ и не учился, а я увъренъ, что онъ будетъ у насъ отличный студентъ, лучше этихъ гимназистовъ...» Слыша такіе отзывы, видя такую внимательность, невольно захочешь заниматься, и весело работаешь, зная, что трудъ не останется безъ вознагражденія. Да и трудъ-то по душѣ...»

Въ этомъ сказывается крайняя невзыскательность юноши, пензбалованнаго бъдной обстановкой жизни въ родительскомъ домъ; съ другой же стороны желаніе всячески оправдать нередъ родителями свой поступокъ и показать имъ, что шагъ, сдъланный имъ, какъ нельзя болье удаченъ и основателенъ. Этимъ же объясияются и всъ тъ мъста писемъ Добролюбова домой, въ которыхъ онъ геройски стоитъ за институтъ и старается всячески опровергнуть тъ слухи объ упадкъ института, какіе распросгранялись бывшими его воспитанпиками. Такъ, въ письмъ своему зятю М. А. Кострову, отъ 11 сентября 1857 г., онъ пишетъ между прочимъ:

«Скажите пожалуйста моимъ роднымъ, чтобы опи не върили различнымъ нельностямъ, разсказываемымъ какимъ нибудь И. И. Н. Положимъ, что онъ 15 лътъ учителемъ, по тъмъ не менъе онъ ничего не смыслить касательно Педагогическаго института. Желательно бы знать напримёръ, на какихъ данныхъ основано известие, что Педагогическій институть упадаеть, и въ какомъ смыслѣ должно понимать его? Что касается самаго зданія, то оно, могу васъ увірить, стонть цело и невредимо, даже не покривилось на одинъ бокъ. Въ отвлеченномъ смыслѣ тоже, кажется, нельзя найти признаковъ упадка. Директоръ нашъ, И. И. Давыдовъ, давно уже извъстенъ ученостью своей и трудами. Профессора-все славные, пбольшею частью заслуженные; предметомъ своимъ каждый изъ нихъ занимается навфрное лучше какого нибудь... Да и во всякомъ случат такіе профессора, какъ Лоренцъ, Устряловъ, Срезневскій, Благов'єщенскій, Михайловъ, Ленцъ, Остроградскій и другіе не ударять лицомь въ грязь никакого заведенія. Стало быть упадокъ въ ученикахъ? Такъ это еще Богъ въсть, гдж они лучше-въ академін или здёсь. И сюда поступають многіє семпиаристы и во всякомъ случат могутъ украсить это заведение своими богословскими и философскими познаніями. Увфрьте-же, пожалуйста, и увфрьте всёхъ тамъ, что моя особа ничего, ровно ничего не потеряла, попавши въ институтъ, а не въ академію, и что ежели и суждено когда нибудь упасть институту, то я по всей вфроятности не дождусь этого (развф будеть сильное наводнение: онъ стоить на самомъ берегу Невы...»)

Рѣшивши свою участь ноступленіемъ въ институтъ и добившись того, о чемъ мечталь въ послёдній годъ семинарскаго курса, Добролюбовъ имѣль возможность наконецъ оглядѣться вокругъ себя и ближе познакомиться съ городомъ, куда кинула его судьба. Но, какъ это часто случается у насъ съ выходцами изъ провинцій, Петербургъ не особенно поразиль его своими столичными красотами, и тщетпо товарищи-семинаристы ждали отъ него пышныхъ описаній ихъ, заподозрили даже въ гордости и черствости, въ чемъ и самъ Добролюбовъ готовъ былъ заподозрить себя, какъ это мы видимъ изъ письма его къ М. И. Благообразову 11 сентября 1853 г.

«Жалью, право, что я такой черствый человыкь... Цылый мысяцы вы Петербургы, и ин строчки о немы не сказалы инкому вы своимы инсьмамы. Я разы иять, десять по крайней мыры прошель насквозы весь Певскій проспекты, гулялы по гранитной набережной, переходилы висячіе мосты, глазылы на Исаакія, былы вы Лытнемы саду, вы Казанскомы соборы, созерцалы картины Тиціана и Рубенса, и все это пронзвело на меня весьма инчтожное впечатльніе. Только однажды вечеромы виды взволнованной Невы инсколько поразилы меня, и то болые потому, что я стоялы вы это время на мосту, который колебался подымомии ногами и будто двигался сы своего мыста, такы что я вздрогнулы вы первый разы, какы примытилы это движеніе. Былы я здысь вы театры, видылы Каратыгина, Мартынова, Максимова и др. Пера Каратыгина спачала заставила меня забыть, что я вы театры и что это игра: такы просто и естественно выходить у него каждое слово.

Потому я не вдругъ даже поняль, какъ много таланта и труда нужно для такой игры: миж казалось это такъ просто, что не за что и хвалить Каратыгина. Уже по приходъ домой раскусиль я загадку...»

Этому равнодушію къ красотамь Петербурга много содъйствовала и тоска по родинь, естественно овладышая Добролюбовымь, какь только кончились встерени съ новой жизнью. Онъ никому не выражаль этой тоски, между тто она проглядываеть во многихъ письмахъ къ роднымь, пачиная съ самаго обилія этихъ писемь, посылаемыхъ не только отцу и матери, но и разнымъ родственникамъ, болье или менье отдаленнымъ. Особенно тоска эта должна была усиливаться въ дни семейныхъ праздниковъ, которые Добролюбову приходилось теперь проводить въ разлукт съ родными. Такъ, въ письмт 1 октября 1853 г., онъ между прочимъ пишетъ матери:

Я помню мальйшія обстоятельства того, какъ мы бывало праздновали день именинъ вашихъ, и дай Богъ инив праздновать вамъ его еще веселье, еще радостиве прежняго... Это легко можетъ быть, когда вы представите, что инив сынъ вашъ находится на гораздо лучшемъ мъсть, что прежде, что онъ любитъ васъ такъ же сильно, какъ прежде, и даже еще болье ощущаетъ въ себъ это чувство любви, инчымъ теперь не возмущаемое и не затемияемое, ин тынью пеудовольствия, своеправія, ослушанія, которыми бывало я такъ часто огорчалъ васъ! Съ спокойной и свътлой душой, съ радостнымъ сердцемъ приношу я вамъ поздравленіе съ днемъ вашего ангела и молю Госнода, да подасть онъ вамъ здоровье, долгольтіе, радость, миръ и спокойствіе. Пусть весь кружокъ родныхъ, которыхъ я поздравляю съ дорогой имениницей, восполнитъ свеей впимательностью мое отсутствіе

на вашемъ мирномъ праздникъ.»

Та же тоска конечно внушила Добролюбову ту особенную, страстную нёжность, съ какой обращался онъ къ своимъ родителямъ въ письмахъ къ нимъ. Такъ, въ письмѣ 6 октября мы читаемъ:

«Просевщенный филологическими наставленіями Срезневскаго и прочихт, я съ увтренностью полагаю теперь, что русскій языкъ хотя весьма силень, звучень и выразителень, но не имжеть достаточной мягкости и ивжности для выраженія глубочайшихъ чувствованій любящаго сердца. Какъ напримітрь порусски назову я васъ, папаша и мамаша, милий, добрый, дорогой и пр., и пр., все—это согласитесь—выражаеть слишкомъ мало. Поэтому впредь я отказываюсь передавать вамъ свои чувства подобными эпитетами и называю васъ просто—папаша и мамаша—безъ всякихъ прибавленій, надіясь, что и эти два слова очень достаточно выражають сущность нашихъ взаимныхъ отночшеній...»

Въ письмъ же къ М. А. Кострову 4 поября онъ дълаетъ слъ-

«Я не товорю вамъ о моей благодарности за то участіе, которое вы принимали въ милой моей мамашѣ. Но не могу не просить васъ, сще и еще разъ, будьте добры къ нимъ по прежнему, постарайтесь утѣшить мамашу, успоконть, развеселить, если опять она будеть грустить обо миѣ. Скажите, что меня одна только и тревожитъ мысль, не плачеть-ли обо миѣ мамаша, не тревожится-ли папаша. Болѣе всего умоляю васъ, ради Бога, не смѣйтесь падъ щекотливымъ чувствомъ материнской любви. Въ одномъ изъ писемъ мамаши есть выраженіе, которое заставляетъ думать, что вы (т. е. не вы собственио, а всѣ понимаю, что это чувство святое и великое, и что нужно болѣе чтить его...»

Впрочемъ Добролюбову некогда было слишкомъ предаваться тоскъ по дому. Вскоръ начались занятія и поглотили всего его. Увлеченіе факультетскими предметами было такъ велико, что въ первое же полугодіе перваго курса, сверхъ ученія греческаго языка, римскихъ классиковъ, пъмецкой литературы и географіи, онъ успълъ подать проф. Срезневскому тетрадь собранныхъ имъ словъ Нижегородской губерніи, а къ 15-му декабря приготовиль проф. Лебедеву сочиненіе по словесности, избравъ темою сравненіе перевода «Эненды» Шершеневича съ подлинникомъ. Сверхъ того онъ усиленно занялся пзученіемъ французскаго языка. Классы лектора этого языка Кресси затрудняли его вслъдствіе незнанія послъднимъ русскаго языка; и вотъ онъ приступилъ къ самостоятельному изученію французскаго языка, вооружившись романомъ «Les Mystères de Paris», и цѣлыхъ два мѣсяца, не выпуская изъ рукъ, носился онъ съ этимъ романомъ, пока не одолѣлъ его до конца.

По восноминаніямъ одного изъ товарищей Добролюбова, Радонежскаго, Добролюбовъ владёлъ особеннымъ искусствомъ намету схватывать мысль профессора и записываль такъ, что записки его по всёмъ предметамъ, впродолженіи всего курса, служили источникомъ, откуда каждый студентъ, обязанный поочередно составлять лекцін профессору, бралъ все необходимое. Черезъ годъ Добролюбовъ дошелъ до такого умёнья записывать профессорскія лекцін, что, не опуская въ нихъ ничего существенно важнаго, успёваль еще пародировать иную лекцію. Эти пародін иногда со смёхомъ читались въ аудиторіяхъ и дортуарахъ.

При отличныхъ способностяхъ Добролюбовъ владълъ какимъ-то особеннымъ тактомъ въ занятіяхъ. Довольствуясь записываніемъ лекцій въ аудиторіи, онъ никогда не терялъ времени на «черную» работу, т. е. на переписку, на составленіе лекцій, на репетиціи. Онъ читалъ читалъ вездѣ и всегда, по временамъ внося содер-

жаніе прочитаннаго въ имѣвшуюся у него толстую въ алфавитномъ порядкѣ писателей библіографическую тетрадь. Въ столѣ у него было столько разнаго рода замѣтокъ, рѣдкихъ рукописей, тетрадей, корректуръ, держа которыя въ первое время онъ зарабатываль себѣ конѣйку,—въ шкафѣ столько книгъ, что и ящикъ въ

столь, и полки въ шкафъ ломились...

Все это невольно обратило на него вниманіе, какъ начальства, такъ и товарищей. Вслѣдствіе того что онъ прекрасно выдержалъ пріемный экзаменъ, его сдѣлали старшимъ въ той камерѣ института, гдѣ онъ былъ помѣщенъ. Скоро сотоварищи Добролюбова убѣдились въ его превосходствѣ надъ собой. Какъ у словесниковъ, у нихъ часто заходили споры о литературѣ. Въ этихъ спорахъ скоро Добролюбовъ показалъ свою начитапность, какую было трудно представить въ семинаристѣ, и силу горячаго убѣжденія, и недовѣрчивость къ словамъ съ каоедры. Неохотно приступали товарищи Добролюбова къ славянской филологіи. Добролюбовъ же съ первой лекціи И. И. Срезневскаго полюбилъ и предметъ, и профессоръ. Профессоръ впослѣдствіи самъ горячо полюбилъ своего слушателя и не въ примѣръ прочимъ иногда звалъ его на лекціи по имени и отчеству.

«Если не всё любили Добролюбова, — говорить между прочимъ Радонежскій въ своихъ воспоминаніяхъ, не всё соглашались съ нимъ, но положительно говорю, — всё его уважали. Смёло можно сказать: всё мы, его товарищи, обязаны многимъ и многимъ Н. А — чу, какъ студенту, откликавшемуся на все, за всёмъ современнымъ слёдившему. Большая часть изъ пасъ у него искали разъясненія на многіе вопросы, съ которыми не могли сами совладать. Много было рёзкаго въ его приговорахъ; но эти уб'єжденія его были свои, этотъ пылъ, эта искренняя откровенность были всегдашней, неизмённой принадлежностью благородной натуры Добролюбова, горячо оскорблявшагося всёмъ, что, по его уб'єжде-

нію, не было добро и правда...

Но при всемъ своемъ углубленій въ научныя занятія Добролюбовъ никогда не представляль изъ себя цеданта, глухого и слѣпого ко всему, что происходило вокругъ. Напротивъ того, чтобы онъ ни дѣлалъ, какимъ бы серьезнымъ и срочнымъ трудомъ ни занимался, всегда съ удовольствіемъ оставлялъ занятіе для живого разговора, откровенной бесѣды, которые при его участій, начинаясь литературой или профессорскими лекціями, всегда сводились на вопросы житейскіе. Онъ еще и тогда относился

къ этимъ последнимъ слишкомъ строго для 17-ти летняго юноши. Направленіе таланта Добролюбова, по словамъ Радонежскаго, впослъдствін такъ ярко обнаруженное имъ, прорывалось еще очень рано. Въ то же время міросозерцаніе Добролюбова впродолженіи всего перваго курса оставалось нетронутымъ въ томъ видѣ религіозной экзальтацін, въ какомъ выработалось оно въ семинаріп. Такъ, въ письмѣ къ родителямъ 18 ноября онъ разсказываетъ о чудъ, случившемся съ нимъ на репетицін пр. Устрялова, — «обстоятельствт, которое онъ считаетъ не совстиъ обыкновеннымъ и которому подобныхъ примъчалъ уже не разъвъ своей жизни». «Я все думаю, — замфчаетъ при этомъ Добролюбовъ, — что ваши молитвы хранять меня», и далве повъствуеть, какъ Устряловъ спросилъ его совстить не о томъ, что онъ приготовлялъ, и ему угрожало сръзаться. Но съ утра онъ молился объ отвътъ; въ томъ критическомъ положении онъ вспомнилъ о молитвъ и дрожащимъ голосомъ началъ читать о норманахъ. И вдругъ профессоръ остановилъ его и началъ задавать все такіе вопросы, на которые ему ничего не стоило отвътить. Во всемъ этомъ Добролюбовъ видитъ явный перстъ Провиденія, предохранившій его отъ ложной гордости и показавшій, на Кого онъ всегда долженъ надъяться.« II я счастливъ, — заключаетъ онъ свой разсказъ, — теперь тимъ, что созналъ эту истину. Для всякаго другого, даже самаго близкаго мив человъка, это обстоятельство само по себъ не важно; но я разсказываю вамъ его, потому что изъ самаго разсказа вы можете видёть мою настроенность». Участвуя вивств со всемъ русскимъ обществомъ въ патріотическомъ настроепін по случаю съ каждынь днемь болье и болье разгоравшейся севастопольской войны, читая и сообщая родителямъ рукописные и печатные стихи, массами ходившіе но рукамъ, Добролюбовъ передаетъ между прочимъ въ письмъ 12 февраля 1854 г. два слуха, ходившіе въ то время въ народ'я;--одинъ о томъ, какъ въ одномъ сраженів съ турками явилась чудная Діва и поборола русскимъ, и какъ однажды почью явился государю какой-то монахъ, сказавъ: «не бойся, будь твердъ и мудръ, какъ прежде», и нсчезъ. При этомъ Добролюбовъ замѣчаетъ, что во времена чрезвычайныхъ политическихъ событій часто случаются чрезвычайныя явленія и въ мірѣ нравственномъ, и что опъ передаетъ, правда, только слухъ, но такой слухъ, которому сердце его хотело бы верить.

Между темъ жизнь не замедлила двумя жестокими ударами

нарушить эту дѣтскую безмятежность чистой души юноши и, сразу обрушивъ на его голову массу тяжкаго горя, исполнить его мучительными сомнѣніями, доводившими въ первыя минуты д о мрачиаго ожесточенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ пошатнуть отъ приро-

ды кръпкое здоровье его.

Первымъ ударомъ была смерть страстно любимой имъ матери, последовавшая 8 марта 1854 года. Долго скрывали отъ Добролюбова родные эту страшную потерю, стараясь медленно подготовить его къ ней. Зинанда Васильевна была уже въ могилъ, когда онъ получилъ первое извъстіе о тяжкой бользин ея, причиненной неблагополучными родами. Въ какую тревогу и смятеніе повергло Добролюбова это извъстіе, мы можемъ судить по слъдующимъ выдержкамъ изъ письма его къ отцу 17 марта:

«Я все не върю, я не могу подумать, чтобы могло совершиться это ужасное несчастіе... Богъ знаетъ, какъ много, какъ постоянно нужна была для васъ милая, нѣжная, кроткая, любящая мамаша наша, какъ благодѣтельный геній, милый другъ и хранитель... Боже мой! Въ прахѣ и смиреніи повергаюсь передъ Твоей святой волей! Едва дерзкія мысіти носѣтили было мою голову (о томъ, что онъ будетъ радостью и гордостью матери), какъ вотъ страшная кара грозитъ уже мнѣ, видимить образомъ наказывая самонадѣянность надменнаго ума.. Но я смиряюсь, я надѣюсь, я вѣрую, Господи!.. Помози моему невѣрію, подкрѣим меня, сохрани миѣ, моимъ милымъ добрую нашу хранительницу! Я могу только молиться, я могу обращаться только къ Господу Богу съ моей глубокой горестью..»

Далъе затъмъ онъ обращается къ отцу, сестрамъ, братьямъ и даже къ докторамъ, умоляя ихъ употребить всъ средства и

усилія къ исціленію больной:

«Я увъренъ папаша, что вы пичего не пожальете, употребите всъ средства для того, чтобы сохрапить драгоцьную, слабую жизнь... Я самъ, съ своей стороны, молюсь Богу, вмъсть прошу заочно и докторовъ нашихъ, особенно добраго Егора Егоровича, который давно знаетъ натуру мамаши, который однажды и меня спасъ отъ смерти... Пусть употребитъ онъ все стараніе и искусство... Благодарный сынъ

отплатить за мать свою

«Сестры и братья мол! Не илачьте, не шумите, пожалуйста!.. Умоляю вась... Можеть быть вы не понимаете всей опасности... Нокойте, радуйте мамашу, не давайте повода пикакому потрясенію... Нянюшка! нобереги ихъ, посмотри за пими! Ради Господа Бога!.. Добрые родные наши, всё, всё вы, которые любили меня и насъ всёхъ!.. Употребите свои старація и заботы... Услужите этимъ всей семьё пашей, обяжите насъ на вёки, на вёки!.. Издали, но близко къ вамъ, умоляю я васъ объ этомъ...»

Извъстіе о смерти матери, пришедшее черезъ недѣлю послѣ этого, не застало такимъ образомъ Добролюбова врасплохъ: онъ успѣлъ привыкнуть къ мысли о потерѣ своей возлюбленной, и при всемъ своемъ отчаяніи сохранилъ на столько мужества, что могъ утѣшать отца. Такъ, 25 марта Добролюбовъ писалъ отцу.

«Добрый мой, милый мой, драгоценный для меня папашенька! Что мив ответить вамь на ваше последнее письмо! Велика моя горесть, по прежде всего не могу я не поблагодарить васъ за вашу предусмотрительность... Ваша любовь, ваше благоразуміе разсчитали вёрно... Втеченіе недёли я привыкъ къ тягостной мысли, и ныившияя вёсть поразила меня уже не такъ сально, какъ я ожидалъ... Тяжко, тяжко, невыразимо тяжко мив; но я не изнемогь подъ бременемъ страданій и сохранилъ силу разсудка и мысли. Всего болье безнокоюсь я о васъ, мой милый, несравненный папаша... Вамъ вёрно было горько присугствовать при послёднихъ страданіяхъ нашей милой мамашеньки. Вёрно и теперь еще тяжело, горько, грустно вамъ... Вы пишете, успоканвая меня, что вы предаетесь въ волю Благого Премудраго Промысла... Дай

Богъ вамъ силу и твердость къ перенесенію этого бъдствія!..

«Въ отношенін ко мив, —читаемъ мы далве, —тоже вы сдвлали весьма много при этомъ... Вы спасли меня отъ тягостнаго отчаянія, вы поддержали мон силы, дали мив время оправиться, привыкнуть къ тягостной мысли, и я не сомиваюсь, что всв ваши распоряженія по дому и хозяйству будуть такъ-же прекрасны и вполив замвнять для монхъ милыхъ сестеръ и братьевъ попеченія матери... Наша добрая бабенька будеть вврно такъ добра, что позаботится о нихъ, приложить все свое попеченіе объ ихъ воспитаніи и образованіи... Бъдныя, бъдныя мон сестры, милые братьи мон! Какъ-бы пужна для васъ теперь любовь материнская! По Господь оставиль вамъ милаго, несравненнаго панашу, любите его, радуйте, утвшайте, молитесь, чтобы Господь Богъ подкръпиль его! Такъ много, такъ много горя!.. Панашенька! надъйтесь, надъйтесь, что еще счастіе снова посьтить смиренную долю нашу, а въ кругу дътей, которыя будуть тымъ больше любить и утьшать васъ, вы найдете отраду и забвеніе о незабвенной...»

Въ то время какъ Добролюбовъ такимъ образомъ утвшалъ своего отда и старался всячески ободрить его, истинныя чувства свои онъ передавалъ прочимъ родствепникамъ, и особенио въ этомъ отношеніи замѣчательно письмо его къ двоюродному брату М. И. Влагообразову, 15 апрѣля 1854 г., обнаруживающее всю величину его отчаянія. Въ письмѣ этомъ въ отвѣтъ на песправедливые упреки въ холодности ко всему Добролюбовъ отвѣчаетъ, что люди, которые ко всему холодны, ни къ чему не привязаны въ мірѣ, лолжны же на что нвбудь обратить запасъ любви, находящейся неизбѣжно въ ихъ сердцѣ. И эти люди не расточаютъ своихъ чувствъ зря, всякому встрѣчному: они обращаютъ его на существо, которое уже слишкомъ много имѣетъ правъ на ихъ привязанность. Въ этомъ существѣ заключается для нихъ весь міръ, а съ пстерею его міръ дѣлается для нихъ

пустымъ, мрачнымъ и постылымъ, потому что не остается уже инчего, чёмъ бы могли они замёнить любимый предметь, на что могли бы обратить любовь свою.

«Изъ такихъ люд й и я, — нишетъ далѣе Добролюбовъ. — Былъ у меня одинъ предметъ, къ которому я не былъ холоденъ, который любилъ со всей стойкостью и горячностью молодого сердца, въ которомъ сосредоточилъ я всю любовь, которая была только въ душѣ моей, — этотъ предметъ была мать моя. Поймешь-ли ты теперь, какъ много, необъятно много потерялъ я въ ней? Теперь все въ мірѣ мнѣ чужое, все я могу подозрѣвать, ни къ кому не обращусь я съ полной дѣтской довѣренностью, ко всякому я желалъ бы пропикнуть въ сердце и узнать скрытыя его мысли». Выдержки изъ дальнѣйшаго продолженія этого письма уже приведены нами на стр. 6. Ниже Добролюбовъ пишетъ:

«Душа моя должна быть закрыта для всёхъ, да и самъ я не могу съ сердечнымъ участіемъ внимать разсказамъ другихъ объ ихъ внутренней жизни. Все исчезло для меня вмёстё съ обожаемой матерью... Отчій домъ не манитъ меня къ себё, семья меньше интересуетъ меня, восноминанія дётства только растревожатъ сердечную рану, будущность представляется мив теперь въ какомъ-то жалкомъ, безотрадномъ видё; я, какъ лермонтовскій демонъ, представляю себё: «Какое должно быть мученье всю жизнь, весь вёкъ безъ раздёленья и наслаждаться, и страдать...» Оканчивается-же письмо следующими словами: «по крайней мёрё молитесь о ней, чтобы хоть въ небесахъ она была блаженна; молитесь жарко и часто... Я рёдко могу молиться, я слишкомъ ожесточенъ...

«Ты скажень опять можеть быть, что я разсуждаю, а не чувствую. Но въ томъ-то и бъда моя, что я разсуждаю. Еслибы я могъ, какъ другіе, разразиться слезами и рыданіями, воплями и жалобами, то, разумьется, тоска моя облегчилась бы и скоро прошла. Но я не знаю этихъ порывовъ сильныхъ чувствованій, я всегда разсуждаю, всегда владюю собой, и потому-то мое положеніе такъ безотрадно, такъ горько. Разсудокъ подсказываеть мив всю великость утраты, не позволяеть мив забыться ни на минуту, я вижу страшное горе во всей его истинь, и между тыть слезы душать меня, по не льются изъ глазъ. За этимъ письмомъ едва-ли не въ первый разъ я плакалъ, и мив стало легче посль этихъ слезъ, легче посль моихъ признаній. Не отвергай же ихъ, не бросай на нихъ тын сомивнія, отвыть мив по дружески. А то—ужасное положеніе!.. Онять, какъ Демонъ, остаюсь я «съ своей холюдностью надменной, одниъ, одниъ во всей вселенной, безъ упованья и любви!..» Иожальй меня, подумай обо мив...»

Какъ пи сильно было горе юноши, но жизнь со всёми своими заботами и сустою не давала времени всецёло предаваться ему. Предстояли экзамены, которые Добролюбовъ выдержалъ прекрасно и переведенъ былъ на второй курсъ четвертымъ. Послё же экзаменовъ онъ поёхалъ домой въ Нижній.

«Въ 1854 году, въ йонъ мъсяць, послъ экзаменовъ, -- повъ-

ствуеть въ своихъ воспоминаніяхъ о Добролюбовѣ Радонежскій, — мы втроемъ отправились на каникулы по желѣзной дорогѣ, «вмъстив съ волами», какъ выразился Добролюбовъ, т. е. на тяжеломъ поѣздѣ, до Твери. Въ Твери мы сѣли на пароходъ съ тѣмъ, чтобы отправиться по Волгѣ; я—въ Ярославль, еще товарищъ— въ Кострому, а Добролюбовъ—въ Нижпій. Всю дорогу нашъ Ник. А—чъ былъ какъ-то особенно печаленъ. Къ тому-же онъ помѣстился на палуоѣ, и его буквальпо иснекло жаркимъ іюньскимъ солнцемъ. На пароходѣ съ нами ѣхали два болгарскомъ языкѣ, о жизин болгаръ... Оттого-ли, что у Добролюбова не было денегъ, или онъ не хотѣлъ ихъ тратить, или ему паскучила дорога, или не былъ хорошо здоровъ, или его томило педоброе предчувствіе— не знаю; но онъ всю дорогу грустилъ, ничего почти не ѣлъ и не пилъ впродолженіи двухъ сутокъ»...

«Мрачно какъ-то посмотрѣлъ на меня знакомый съ дѣтства переулокъ, -пишетъ онъ своему товарищу Д. Ө. Щеглову 25 іюня 1854 г.,грустно мий было увидать нашь домь. Отець выбажаль встратить меня на крыльцо. Мы обнялись и заплакали оба, ни слова не сказавши другь другу... «Не плачь, мой другь», -это были первыя слова, которыя я услышаль оть отца послѣ годовой разлуки... Грустное свиданье, не правда-ли? Потомъ встрътили меня сестры Маленькихъ братьевъ нашелъ я еще въ постелн. Младшій (въ септябрѣ будетъ 3 года) и не узналъ меня съ перваго раза, а Володя узналъ тотчасъ... Панаша провель меня по всёмь комнатамь, и я шель за нимь, все какъ будто ожидая еще кого-то увидъть, еще кого-то найти, хотя зналъ, что уже искать нечего. Вездѣ было попрежнему, все то же и такъ же, на томъ же мъсть, только прежняя двуспальная кровать замънилась маленькой, односпальной... Отецъ пошель потомъ къ объднъ, а я остался и долго илакаль, сидя на томъ мѣсть, гдъ умирала бъдная маменька. Наконецъ и я собрался съ сестрами къ объдиъ, пришелъ къ концу, но -признаюсь - усердно молился. Я искалъ какого пибудь друга, какого нибудь близкаго сердца, которому бы я могъ, не опасаясь и не стъсняясь, вылить свое горе, свои чувства. Не было этого сердца, и мит пріятно было думать, что хоть невидимо моя дорогая, любимая мать слышить и видить меня. Это было такое непривычное для меня положение, что я изманиль всегдащией своей положительности. Притомъ самая церковь наша имъетъ для меня высокую ргеtium affectionis. Все здёсь на меня дёйствовало давно знакомымъ воздухомъ, все пробуждало давно прошедшія, давно забытыя и давно осмъянныя чувства. Послъ объдии сходиль я на кладбище. Туть я не плакаль, а только думаль, туть я даже успокоплся немного. Теперь я грущу очень немного. Отецъ все еще иногда плачетъ. Маленькую пашу взяла къ себъ года на два, на три одна знакомая намъ помъщица. Папенька безъ труда согласился, на это. Положение нашего семейства вблизи гораздо лучше, нежели представляется издали. Теперь

уже мив пекогда и негдв распространяться объ этомъ. Если не будеть люнь, опншу тебе въ другой разъ подробно о своемъ пребываній въ Нижиемъ; теперь скажу только, что всё мои великолюныя предноложенія о занятіяхъ въ каникулы исчетли. Въ цёлый мюсяцъ я съ большимъ трудомъ могъ прочитать исколько нумеровъ «Современника» прошлаго и ныпюшняго года. Совершенио иютъ времени... Когда я дома и у меня пикого иютъ, то я вожусь съ братьями, да еще съ двумя гимназистами, одинмъ нижегородскимъ. другимъ петербургскимъ. Это брать и илемянникъ князя Трубецкого, живущіе ныию въ нашемъ домъ. Одинъ изъ нихъ мальчикъ лётъ 13, делаетъ миж впрочемъ

пользу: взялся учить меня по-французски.»

Но извъстно, что одна бъда всегда ведеть за собой другую, и Добролюбова, едва усиввшаго утъщиться отъ одного горя, внезанно постигъ новый ударъ: 6-го августа умеръ внезанно отъ холеры его отецъ, оставивъ все семейство на рукахъ своего восемнадцатилътияго сына. Это событіе новергло Добролюбова уже не въ отчаяніе, а просто въ какое-то оцъпентніе. Въ первыя минуты онъ до того растерялся, что былъ готовъ бросить институтъ и опредълиться на службу утзднымъ учителемъ, и лишь возможность пристроить дътей но рукамъ родственниковъ и достаточныхъ знакомыхъ, и то соображеніе, что въ Петербургъ частными уроками можно заработать болъе, что въ Петербургъ частными учителя, отклонили его отъ этого поистинъ гибельнаго шага. Вотъ что пишетъ онъ Д. О. Щеглову подъ первымъ внечатлъ-

ніемъ новаго песчастья 9 августа 1854 г.

«Тяжело мив, мой другь Дмитрій Өедоровичь, но кажется, что я долженъ проститься съ институтомъ. Судьба жестоко испытываетъ меня и ожесточаеть противъ всего, лишая того, что мит было особенно дорого въ міръ. 6 августа мой отецъ умеръ отъ холеры. Семеро маленькихъ детей остались на монхъ рукахъ, запутанныя дела по домутоже. А между темъ я еще тоже считаюсь малолетнимъ и нодверженъ опекъ. Ты теперь понимаещь, въ какія отношенія вступиль я теперь къ своему семейству. Ты читалъ не повъсть, а трагедію... Я надъюсь на твое расположение даже и въ такомъ случав, если я не возвращусь больше въ институтъ. Но можетъ быть я найду средства устроить моихъ сестеръ и братьевъ гораздо лучше, нежели какъ могъ бы сдёлать, еслибы остался въ Нижнемъ уёзднымъ учителемъ. Папеньку всё въ городе такъ любили, что принимаютъ теперь въ насъ живъйшее участіе. Подличаеть съ нами одно только духовенство и архієрей. Вчера на похоронахъ я былъ страшно солъ. Не выронилъ ни одной слезы, но разругалъ дьяконовъ, которые хохотали, неся гробъ моего отца; разругалъ моего бывшаго профессора, который сказалъ пренельную рычь, увиряя въ ней, что Богь знасть, что двласть, что онь любить сироть и проч... Я страшно разстроень. Чувствую, что ничего хорошаго не могу сделать, и между темъ знаю, что все долженъ делать я, за всехъ сестеръ и братьевъ. Къ счастію еще, я деревянный, иначе я бы непремённо разбился...»

Ночти одновременная потеря родителей такъ потрясла весь и умственный, и правственный міръ Добролюбова, что всё его уб'жденія, въ дух'є которыхъ онъ былъ воспитанъ съ д'єтства, поколебались, и началась мучительная переработка всего его міросозерцанія. Погда въ конц'є августа, на обратномъ пути изъ дома въ Петербургъ, Радонежскій встр'єтилъ Добролюбова на жел'єзной дорог'є, 'єхавшаго на тотъ разъ съ какимъ-то бариномъ-землякомъ во П-мъ класс'є, передъ нимъ былъ совс'ємъ другой челов'єкъ.

-- Что новаго у васъ, Николай, въ Нижнемъ? спросилъ онъ его.

— Отепъ умеръ, отвъчалъ онъ.

«Въ холодномъ тонь отвьта,—замьчаеть при этомъ Радонежскій,—сказаннаго Добролюбовымъ съ язвительной улыбкой, мны послышалось проклятіе, посланное судьбь... Да, онъ смыялся, сообщая мны эту грустиую новость, но такъ смыялся, что меня покоробило. Эти грустныя семейныя обстоятельства, быстро слыдовавшія одно за другимъ, имыли сильное вліяніе на Ник. А—ча. Съ этой минуты его душа навсегда простилась съ мечтами... и жизнь, жизнь со всей ся реальностью стала предметомъ его изученія»...

## III.

Следующіе годы институтской жизни.—Отношенія къ начальству и товарищамъ.—Начало литературной деятельности. Окончаніе курса.

Не смотря на то, что семейство было пристроено и домъ, оставшійся послів родителей, быль отдань въ наемъ, расположеніе духа Добролюбова оставалось мрачнымъ и письма его къ родиымъ, относящіяся къ этому времени, посять одинь и тоть же характеръ унынія и ожесточенія. Добролюбовъ никавъ не могъ помириться, что братья и сестры его сидять на шей у разныхъ благодітелей, которые содержать ихъ изъ милости, будучи и сами людьми небогатыми, и чтобы избавиться отъ этого униженія, онъ по возвращеній въ Петербургъ, кавъ воль, запрегся въ добываніе скудныхъ средствъ грошовыми уроками и переводами. Средствъ этихъ для полнаго обезпеченія семьи конечно на первыхъ порахъ было недостаточно, и хотя въ своемъ письмі къ старшей сестрів Ниночкі 14 сентября 1854 г. Добролюбовъ утівшаетъ ее, говоря, что «теперь забота любящаго брата доставить вамъ средства, какія возможно, и будь увітрена, я это сдітаю: если не ныпів, то

черезъ два, три года... но вы всё найдете во мий помощника въ жизни», но совсёмъ въ другомъ тонй пишетъ онъ 4 ноября

къ брату Михаилу Пвановичу:

«Ты пробуешь увтрить меня—пишеть онь,—что матеріальное состояніе нашего семейства очень хорошо, что мы не должны называться бъдными и проч. Можеть быть, говоря это, ты имъль намъреніе утъшить меня,—благодарю, но прошу впредь не представлять мнъ такихъ уттышеній, которыя конечно не могуть имъгь своего дъйствія, потому что я не двухльтній мальчикъ и хорошо нонимаю всю тяжесть, всю горесть, всю безвыходность положенія нашихъ дъль въ матеріальномъ отношеніи. Если все останется въ настоящемъ положеніи, то черезъ три года мон сестры будутъ имъть уже неотъемлемое (даже твоей хитрой логикой) право назваться нищими-невъстами или запереться въ монастырь послушницами...»

Когда-же тетушка Варвара Васильевна упрекнула его въ письмъ, что онъ ръдко пишетъ ей, потому что сталъ гнушаться простыми, незнатимми родственниками. Добролюбовъ въ письмъ

своемъ къ ней, 29-го декабря, писалъ между прочимъ:

«Знатние люди!» Да повёрите ли, что только по необходимости веду я подобныя связи, и что никогда не склонно было сердце мое къ кружку, который выше меня? Да и могь ли я здёсь держаться при моемъ восинтаніи, при моемъ положеніи, при отсутствіи всякихъ средствъ... Да вотъ вамъ случай; я теперь гощу праздники у Галаховыхъ \*). Меня принимають прекрасно, ласкають и занимаются мной. Но, вставая по утру, я поскорёй стараюсь накинуть сюртукъ, чтобы человёкъ не взяль его чистить и пе увидаль, какъ онь худъ н вытертъ, мой несчастный казенный сюртукъ. И сколько труда стоитъ миф прикрыть впродолженіи дня разные недостатки этого сюртука... А новаго сшить... куда, я и думать не смёю...»

Изнуренный трудами, безсонными ночами и вѣчной тревогой о своей сирой семьѣ, Добролюбовъ слегъ весной 1855 года больнымъ въ институтскій лазаретъ. Онъ принисываетъ свою болѣзны простудѣ, но очень возможно, что это были первыя предвѣстія чахотки, сведшей его въ преждевременную могилу. И къ довершенію всѣхъ бѣдъ во время болѣзни онъ получилъ извѣстіе о смерти маленькой своей сестренки Юленьки, которая была уже опредѣлена въ царскосельское училище и ей предстояло въ ско-

ромъ времени прівхать для этого въ Петербургъ.

«Смерть Юленьки,—пишеть онь 24 марта 1855 г. своей теткъ Варваръ Васильевив, —такъ неожиданно случившаяся въ то самое время, когда она почти совствъ уже была устроена, когда я уже радовался, надъясь свидъться хоть съ ней въ этомъ году, здъсь, въ Петербургъ, эта смерть столько принесла мит горя, что я до сихъ поръ еще не могу

<sup>\*)</sup> У Сергъя Навловича и Натальи Алексъевны Галаховыхъ, людей богатыхъ и принадлежавшихъ къ нетербургскому свътскому обществу.

опомниться... Какъ будто какое-то проклятіе тяготьеть надъ нашимъ родомъ, какъ будто такъ уже суждено, что изъ покольнія въ покольніе переходять и должны переходить въ немъ только одни непрерывныя объдствія!.. Тошно, горько, тяжко на свъть... Зачёмъ было рождаться на свъть, чтобы такъ страдать съ ранией молодости, чтобы такъ провести лучшіе годы, которые даются для наслажденія и радости человьку!..»

По какъ ни тяжко было матеріальное положеніе Добролюбова и какъ ни много заботъ и тревогъ причинялъ ему вопросъ объ обезпеченіи братьевъ и сестеръ, молодость брала своє: юноша развивался витеть со своими сверстинками-товарищами подъ вліяніемъ лекцій профессоровъ, чтенія журналовъ и ученыхъ занятій, въ которыя онъ былъ погруженъ днемъ и ночью. Мало-помалу все болте и болте живое участіе принималь онъ въ литературномъ движеніи того времени, и это участіе привело къ такому событію его жизни при переходте его на третій курсъ, которое, доставивши ему начало литературной извтстности, вмъстт съ тыль причинило ис мало непріятностей и едва не испортило его дтяль. Вотъ что пишеть онъ объ этомъ событіи въ письмт къ Михаилу Ивановичу, 20-го іюня 1855 года:

«Ты знаешь, что я писаль прежде стихи. Знаешь также, что я приверженецъ новой литературной школы и что подлости старичковъ, нодвизающихся въ «Сфверной Пчель», раздражали меня, какъ нельзя болъе. Въ началъ нынъшняго года (т. е. академическаго) представился мив случай отомстить одному изъ нихъ, Гречу. Я написалъ насквиль на случай его юбилея и стихи разошлись по городу весьма быстро. Ихъ читали на литературныхъ вечерахъ, ихъ хвалили профессора наши, не зная еще автора... Между тымь ныкоторые изъ товарищей, знавшихъ дѣло, были столько неосторожны, что проболтались въ несколькихъ домахъ, и скоро мое имя стало подъ рукой повторяться тыми, которые читали и списывали эти стихи. Наконецъ дошло до директора (института). Меня спросили и обыскали. Не нашли того, чего искали, по захватили другія бумаги. тоже довольно смілаго содержанія.. Много было возни и хлопоть. Я могъ поплатиться за мое легкомысліе цізлой карьерой; но, къ счастью, иміть довольно благоразумія, чтобы не запираться передъ директоромъ и, признавшись въ либеральности своего направленія, показаль видь чистосердечнаго раскания Профессора заступились за меня; новедение мое было всегда весьма скромно: С. И. Галаховъ просилъ за меня директора (не зная впрочемъ, что я инсалъ стихи),--и заблужденія юности были оставлены безъ дальнтишихъ последствий... Я отлично сдаль всь экзамены, и директоръ самъ поздравилъ меня съ переходомъ въ третій курсъ, куда по числу балловъ я долженъ перейти вторымъ, но можетъ быть еще меня понизять немножко. Тетенька пусть не зпаеть этого или ты можешь сказать имъ что-нибудь полегче, чтобы онъ не стали тревожиться и илакать Богъ знаеть изъ-за чего. Бёды большой еще нёть

въ монхъ дѣлахъ. Пушкинъ и Лермонтовъ инсали насквили, Искандеръ до сихъ поръ иншетъ на Россію ѣдкія статьи, Даль выгнанъ былъ изъ корпуса за «написаніе пасквилей». А я, слава Богу, отдълался еще довольно легко, и теперь подобное обстоятельство со мной не повторится.»

Но Добролюбову пришлось по поводу своихъ стиховъ еще испытать и всколько тревогъ. Такъ, въ письм в все къ тому же Ми-

ханлу Ивановичу 30-го іюня онъ пишетъ:

«Я, брать, тоже жду себь большихь и большихь непріятностей. Въ нзвыстныхь тебь стихахь затронуть быль ки. Вяземскій и названь продажнымь поэтомь. Теперь вдругь ни съ того, ин съ сего опъ едьлань товарищемъ нашего министра. Мое имя извыстно, немудрено, что обиженные мною пріятели его подожгуть, и въ институть меня не будеть. Начальники, изъ желанія угодить товарищу министра, начнуть спова меня преслыдовать и даже защищать меня всякій побоптся. Каюсь теперь въ неосторожности, да утышаюсь хоть тымь, что это по крайней мырь не дыло, а слово, и довольно не глупое и имывшее своего рода усныхь, такь что все-таки много есть людей, которые въ душь всегда будуть за меня...

Но опасенія Добролюбова были напрасны. Ки. Вяземскій или не зналь, что авторь стихотворенія на юбилей Греча—студенть Педагогическаго института Добролюбовь, или великодушно простиль ему оскорбленіе, и вмѣсто того, чтобы имѣть преслѣдователя въ новомъ товарищѣ министра, Добролюбовъ нашелъ въ немъ

защитника.

Такъ, когда Добролюбовъ, безнокоясь объ участи семьи и видя невозможность прокормить ее случайными заработками въ Петербургъ, намъревался уволиться изъ института и ъхать на родину и уже подаль объ этомъ прошеніе товарищу министра, послъдній приняль въ немъ горячее участіе, совътоваль во что-бы ни стало окончить курсъ, а по окончаніи объщаль ему хорошее мъсто. Вмъстъ съ тъмъ ки Вяземскій приняль участіе и въ семьт Добролюбова. Такъ, по его ходатайству, приходъ умершаго отна Добролюбова быль зачислень за его дочерью, не смотря на вст сопротивленія мъстнаго архіерея, давшаго о Добролюбовть въ Синодъ самый дурной отзывъ вродть того, что «юноша Добролюбовъ много меня оскорбляль и прежде, и своихъ отца и мать поступленіемъ въ свътское заседеніе, а не въ духовную академію, куда онь быль принять по моему ходатайству».

Судя по письму къ товарищу А. П. Златовратскему 9 іюня 1857 г., можно сказать, что вообще годъ пребыванія Добролюбова на третьемъ курст института быль для него самый бурный по разнымъ непріятнымъ столкновеніямъ съ начальствомъ. Въ пи-

ституть въ это время были постоянный педоразумьній между студентами и директоромь, И. И. Давыдовымь; студенты дълились на двь партіи: партію приверженцевь Давыдова, заискивавшихъ его милости, и партію опнозиціонную. Добролюбовь принадлежаль пъ послъдней, принималь горячее участіе во всъхъ дрязгахъ, но вскорт убъдился въ ихъ тщеть и въ то же времи разочаровался во многихъ товарищахъ.

«Скажу только.—пишеть онъ въ вышеупомянуюмъ письмъ, - что человъку, у котораго есть интересы и цъли повыше институтскихъ отмътокъ и благосклонностей, странно и смѣшпо было бы принимать серьезно всь эти нустяки, которые волновали нашихъ товарищей въ последній годъ... Я жилъ душой въ пиститутф, я работалъ, сколько било силъ монхъ, подвергаясь онасностямъ и непріятностямъ (тебф хорошо нзвъстнымъ), - пока у меня было дъло полезное и благородное и нока я не утратиль въры въ тъхъ, для которыхъ между прочимъ работалъ. Цали своей я достигь хоть отчасти, а пресладовать ее до конца почелъ излишнимъ и безилоднымъ, увидавши, съ къмъ имъю дъло. Все, что было мной совершено противъ начальства въ послѣднее время. было уже не плодомъ святого убъжденія, а діломъ старой привычки, поднимавшейся при удобномъ случат... Еслибы я далъ себъ трудъ подумать, я бы никогда не сталъ терять даже получаса времени (котораго стоило мит это дело) для людей, которые стоють моего полнаго равнодушія, если не болѣе.»

Но рядомъ съ такимъ разочарованіемъ въ товарищахъ и пренебрежительнымъ на нихъ взглядомъ Добролюбовъ ставитъ на видъ свою терпимость, нозволявшую ему относиться съ одинаковой привътливостью къ людямъ, которые въ глазахъ его друзей не стоили такого обращенія.

 «Нѣтъ, Златовратскій, оправдывается онъ въ этой своей чертѣ: еслп ты въ чемъ меня могъ упрекпуть, то развѣ въ нечистеплотности, какъ выражается мой двоюродный брать. Мив ничего не значить състь на запыленную скамейку въ городскомъ саду - если и усталъ, -также какъ ничего не стоитъ заговорить съ А. или Б.; я не замѣчу, что надѣну печищенные сапоги, также какъ не замъчу, что похристосовался съ В. На меня не производить непріятнаго впечатлівнія наутипа, которой весь я окутаюсь, собирая малину въ саду, также какъ не пугаетъ меня пошлость Г., когда я наблюдаю его наивную натуру... Я съ удовольствіемъ могу расціловать руку Д., дівушкі (всёми презираемой), которая мив правится, также какъ съ удовольствиемъ могу выслушать остроту Е. или умную выходку Л. Вотъ мое несчастіе котораго пикто, кром'в меня, не видить; а я и вижу, да не стараюсь отъ него избавиться, а, напротивъ, благословляю судьбу за него: во мит мало неключительности, у меня не достаеть духу дъятельной оцънки человъка, и я, умъя презирать мерзости. не гнушаюсь добромъ; а если его итть то и не нахожу особеннаго удовольствія охотиться за зломъ, а просто оставляю его безъ вниманія и ищу добра въ другомъ місті.»

У Эга терпимость, это прощеніе зла ради нѣсколькихъ крупицъ добра, замѣчаемыхъ въ человѣкѣ, конечно вполнѣ гармопировали съ кроткой и нѣжной душой Добролюбова, жаждавшаго любви и умѣвшаго страстпо и крѣпко привязываться къ людямъ. Здѣсь мы видимъ уже зародышъ тѣхъ гуманныхъ. чисто христіанскихъ взглядовъ, проводимыхъ Добролюбовымъ въ его статьяхъ, — взглядовъ, основанныхъ на извѣстномъ евангельскомъ изреченіи — «не вѣдятъбо, что творятъ» и обусловливающихъ существующее на землѣ зло не злой волей, а ненормальными отношеніями, завѣщанными вѣками варварства и невѣжества.

На родину Добролюбовъ не вздиль до окончанія курса, оставаясь на каникулахь въ Петербургѣ и занимаясь уроками. Такъ, лѣто 1858 года опъ провель у нѣкоихъ гг. Малоземовыхъ на дачѣ въ Полюстровѣ, гдѣ онъ приготовлялъ къ поступленію въ

корпусъ одного мальчика за скудную плату 30 руб.

«Какъ ни ничтожна эта сумма, — нишетъ онъ своимъ родствениикамъ, - но я не раскаялся, что согласился принять на себя это дёло. Мальчикъ, ученикъ мой, очень неглупъ и любитъ заниматься; мон объясненія слушаеть онь съ охотой и вниманіемь, а следовательно мит заниматься съ нимъ очень пріятно. Семейство, въ которое попалъ я, чрезвычайно доброе и милое; меня всь очень полюбили, заботятся обо мив, какъ о родномъ. Дъти всъ привязались ко мив какъ нельзя больше: просто не отходять отъ меня не хотять безъ меня объдать, если я заноздаю какъ инбудь въ городъ или на прогулкъ, отказываются отъ гулянья и остаются дома безъ всякаго неудовольствія, ежели только я остаюсь. По всему этому вы можете судить, какъ я самъ привязанъ къ дътямъ и ко всему семейству г-дъ Малоземовыхъ, у которыхъ нахожусь теперь. Что касается до внёшнихъ удобствъ, то я тоже очень доволенъ всемъ: довольно хорошій обедъ, сытный завтракъ, кофе, ягоды и пр. каждый день. Нередко прівзжають гости, съ которыми даже вссело и незамътно проходить мое время. Кромъ того я пользуюсь правомъ безилатнаго входа въ купальню, въ садъ Безбородко, гдъ три раза въ недълю играетъ музыка и бываетъ иногда иллюмипація и гдв каждий разь нужно бы платить по 15 к. сер. за входь. Прибавьте къ этому катанія на лодкѣ, иногда отправленіе въ другія увеселительныя мъста, куда я тоже сопровождаю всегда семейство, не платя инчего, -и вы увидите, какъ мий здёсь спокойно и прінтно послѣ однообразной институтской жизии, нарушавшейся обыкновенно только домашними непріятностями.»

Впродолженіп послідних двух літь пребыванія въ педагогическомъ институть (1856 и 1857-й) окончательно выработались убъжденія Добролюбова, его стремленія, всі ціликомъ направленныя къ общественнымъ идеаламъ, и при этомъ суровый, ригори-

ческій характерь, доходившій порою до аскетизма.

Такъ, въ одномъ отрывкъ изъ дневника, который Добролюбовъ

вель въ 1857 году, воть какую параллель проводить онъ между собой и однимь изъ своихъ товарищей, съ которымъ быль прежде въ большой дружбѣ, поссорился, а затѣмъ снова помирился, но считалъ невозмежнымъ возстановленіе прежней интимности.

«Каждая вещь, — говорить Добролюбовь, - которую мы дёлаемь, основывается конечно на эгоизмъ, тъмъ болъе такая вещь, какъ дружба. Пріятно быть дружнымъ съ тімъ, кто намъ сочувствуетъ, кто можетъ понимать насъ, кто волнуется тъми-же интересами, какъ и мы. Въ этомъ случав мое самолюбіе удовлетворяется, когда я нахожу одобреніе монхъ мивній, уваженіе того, что я уважаю, и т. п. По съ Z у насъ общаго только честность стремленій, да н то немногихъ: въ последнихъ целяхъ мы расходимся. Я хоть сейчасъ готовъ вступить въ небогатое общество съ равными правами и общимъ имуществомъ всёхъ членовъ; а онъ признаетъ неравенство правъ и состояній даже въ высшемъ идеаль человъчества... Я некаль какой то безотчетной, безпечной любви къ человичеству и уже привыкъ давно думать, что всякую гадость люди делаютъ по глупости, и следовательно нужно жалеть ихъ, а не сердиться; противодъйствуя подлостямъ, я дълаю это безъ гнъва, безъ возмущенія, а просто по сознанію надобности и обязанности дать щелчокъ дураку. Z, напротивъ, отличается страстностью действій, н потому они принимаютъ у него всегда личный характеръ; все затѣянное имъ начиналось съ съ него къ нему непосредственно отпосилось; все затёянное мной касалось меня менёе, чёмъ всёхъ другихъ, потому что лично я никогда ничемъ не былъ обиженъ отъ нашего начальства»...

Молодыя страсти, съ каждымъ диемъ болье и болье закипая въ груди, брали свое и давали себя чувствовать въ видь частыхъ всиншекъ влюбчивости, то въкакую нибудь барышиюнзътъхъ иемиотихъ семей, съ которыми Добролюбовъ былъ зпакомъ, то въ актрису, увлекавшую его своей игрой и наружностью. Такъ, побывавши въ театръ на «Горе отъ ума», опъ пишетъ въ своемъ дневпикъ, что въ другой разъ уже не пойдетъ смотръть его, — развъ для того, чтобы любоваться N. «Она, — пишетъ Добролюбовъ, — въсамомъ дълъ поразительно-хороша, и ея красота именно въ моемъ родъ: я всегда воображалъ себъ такою мою будущую bien-аітее... Эти тонкія, прозрачныя черты лица, эти живые, огненные, умные глаза, эти роскошные волосы, эта грація во всъхъ движеніяхъ и неотразимое обаяніе въ каждомъ малъйшемъ измъненіи физіономіи — все это до сихъ поръ не выходитъ у меня изъ памяти. Но внечатлъніе, про-

изведенное на меня N, именно подходить къ тѣмъ, которыя Пушкинъ называетъ «благоговѣньемъ богомольнымъ передъ святыней красоты». Смотрѣть на пее, слѣдить за чудными передвиженіями еял ина и игрою глазъ—есть уже для меня достаточное наслажденіе. Совсѣмъ другого рода чувства волновали меня, когда танповали Жебелева съ Богдановымъ мазуречку»...

Красота актрисы, ильнившей юношу въ «Горе отъ ума», затмила красоту какой-то барышни NN, къ которой до того времени Добролюбовъ былъ неравнодушенъ, но теперь удивлялся, что сталъ холоденъ къ ней. «Вотъ что значить, — писалъ опъ въ дневникъ, посмотръть на лучшее, послъ котораго не нравится уже хорошее. «Ни одна не станетъ въ споръ красоты съ тобой» — вотъ чего-бы я хотълъ для моей bien-aimée. Дождусь-ли когда нибудь такого счастья!»...

Но и красота актрисы была въ свою очередь скоро вытъснена изъ воображенія молодого человъка красотой новой барышни, которую онъ встрътиль въ семействъ ZZ. «Это чудо что такое!—писаль онъ въ своемъ дневникъ;—ей должно быть лътъ 15 или 17. Она великольшая брюнетка, небольшого роста, съ чрезвычайно выразительными чертами лица. Если я ея пикогда больше пе увижу, я никогда не забуду этого лица. Я былъ въ какомъ-то дикомъ опьяненіи восторга послъ того, какъ она черезъ три минуты вышла изъ комнаты. Она не сказала ни одного слова, она посмотръла на меня съ видомъ небрежнаго покровительства, но я не досадовалъ за это, потому что она сразу стала въ моемъ сердцъ выше всякой досады»...

Но Добролюбовъ съ презрѣніемъ смотрѣлъ на такія молодыя увлеченія, какъ на слабости, которымъ не слѣдуетъ давать по-блажки, а, напротивъ того,—закалить себя въ виду предстоящей борьбы.

«Странное діло,—пишеть онь въ своемъ дневникъ по новоду увлеченія актрисой,—нісколько дней тому назадъ я ночувствоваль въ себь возможность влюбиться; а вчера, ни съ того, ни съ сего, вдругь мит пришла охота танцовать, — чорть знаетъ что это такое! Какъ бы то ни было, а это означаеть во мит начало примиренія съ обществомъ. Но я надіюсь, что не поддамся такому настроенію: чтобы сділать что нибудь, я должень не убаюкивать себя, не ділать уступки обществу, а, напротивъ того, держаться отъ него дальше, питать желчь свою. При этомъ разумітеся конечно, что я не буду ділать себі насиліе, а стану ругаться только

до тёхъ поръ, пока это будетъ занимать меня и доставлять мнё удовольствіе. Дёлать то, что мнё противно, я не люблю. Если даже разумъ убёдить меня, что то, къ чему имёю я отвращеніе, благородно и нужно, — и тогда я сначала стараюсь пріучить себя къ мысли объ этомъ, придать болёе интереса для себя этому дёлу, — словомъ, развить себя до того, чтобы поступки мои, будучи согласны съ абсолютной справедливостью, не были противны и моему личному чувству. Иначе, если я примусь за дёло, для котораго я еще недовольно развитъ, и слёдовательно не гожусь, то, во-первыхъ, выйдетъ изъ него — «не дёло, только мука», а во-вторыхъ, никогда не найдешь въ своемъ отвлеченномъ разумё столько силъ, чтобы до конца выдержать пожертвованіе собственной личностью отвлеченному понятію, за которое бьешься.»

Однажды (8 января) за объдомъ въ одномъ семействъ, гдъ давалъ уроки Добролюбовъ, зашла ръчь объ убійствъ Сабура Вержесомъ, — случат, надълавшемъ тогда много шума на цълую Европу. Ужаснъе всего казалось, что Вержесъ совершилъ убійство открыто въ публичномъ мъстъ, среди многолюдной толпы. Собесъдники До-

бролюбова говорили въ этомъ тонъ

«— Я сказалъ, — иншетъ Добролюбовъ въ своемъ диевникъ, — что оправдывать убійство вообще нельзя, но не нужно и такъ строго обвинять (Вержеса) только за то, что опо совершено открыто и честно, а не подло и скрытно. Отсюда разговоръ легко перешелъ конечно къ ослиной добродътели, которой Н. П. произнесла панегирикъ, а я захохоталъ. Сиъхъ мой ее озадачилъ и даже нъсколько оскорбилъ. Начался споръ, въ которомъ я доказывалъ, что честный и благородный человъкъ не можетъ и даже не имъетъ права териътъ гадостей и злоупотребленій, а обязанъ прямо и всёми своими силами возставать противъ нихъ. Виъсто всякаго отвъта на мою диссертацію въ этомъ смыслъ, Н. П. только руками всплеснула: «ахъ, какой онъ, подумаешь, вольнодумецъ! Госпеди, Боже мой!» Скоро одпако же она согласилась, что вольнодумство это очень благородно, но прибавила, что оно можетъ быть гибельно. Въ этомъ я съ нею согласился...»

Ниже въ томъ же дневникъ мы читаемъ:

«Жизнь меня тянеть къ себъ, тянеть неотразимо. Бѣда, если я встрѣчу теперь хорошенькую дѣвушку, съ которой близко сойдусь,—влюблюсь непремѣнно и сойду съ ума на нѣкоторое время... И такъ вотъ она начинается, жизнь-то... Вотъ время для разгула власти страстей... А я, дурачокъ, думалъ въ своей педагогической

и метафизической отвлеченности, въ своей книжной сосредоточенности, что уже я «пережилъ свои желанья» и «разлюбилъ свои мечты...» Я думалъ, что выйду на поприще общественной дѣятельности чѣмъ-то вродѣ Катона безстрастнаго или Зенона-стоика. Но вѣрно жизнь возьметъ свое...»

Въ воспоминаніяхъ товарищей еще рельефиве выражается увлеченіе Добролюбова общественными вопросами. Такъ, по словамъ Радонежскаго, однажды, когда въ минуту пввучаго настрое, нія онъ запвлъ въ присутствіи Добролюбова какой-то романсъ-

послёдній воскликнуль:

— Радонежскій! — перестанешь ли ты сердечные романсы расийвать? Ужели ты не имбешь въ запасй для пінія что нибудь получше? На, воть, пой!.. И Добролюбовъ сунуль товарищу стихитворенія Некрасова. -- «Оставь пожалуйста любовь и цвіты, пой «жизнь» — или плачь, это одно и то же, — ну, свисти!..»

«Пѣсия, прибавляеть къ этому Радонежскій, пногда пѣтая мною — «Не слышно шуму городского» особенно нравилась Добролюбову, и онъ, вообще не любившій пѣнія, очень часто просильменя ее пѣть п всегда слушаль съ особеннымъ вниманіемъ.»

«Покойный Николай Александровичь, — говорить далже Радонежскій, — не любиль мишуры нигдё и ни въ чемъ, не любиль рисоваться, и всегда ратоваль противъ наряднаго черезчуръ мундира, особенно ловкаго поклона, заискивающаго разговора, подобострастнаго отношенія къ кому бы то ни было... На танцклассь, куда онъ являлся въ четыре года можетъ быть иять разъ, смѣшилъ танцмейстера своей неловкостью и мудростей кадрили фран-

цузской не постигъ...»

«Во время коропаціи студентамъ института прислали двѣ ложи даровыя въ Александринскомъ театрѣ. Бросили жребій, кому изъ студентовъ ѣхать, Добролюбову и мнѣ достались также мѣста. Давали «Парашу Сибирячку» и еще что-то. Въ одной изъ нихъ игралъ покойный Максимовъ. Во время дѣйствія за нѣкоторые монологи вызывали Максимовъ послѣ того, какъ онъ кончилъ свое явленіе. Максимовъ имѣлъ привычку выходить раскланиваться и, разумѣется, своимъ выходомъ нарушалъ художественную иллюзію... Въ то время, когда всѣ хлопали являвшемуся на вызовъ Максимову, хотя по ходу дѣйствія явленіе его не слѣдовало, Добролюбовъ, вставая съ своего мѣста и высунувшись изъ ложи, кричалъ громко: «невѣжа, лакей!» — шикалъ и свисталъ. (То же было съ Добролюбовымъ, когда Максимовъ въ другой разъ при немъ игралъ

роль Чацкаго.) II всегда потомъ, если заходила рѣчь объ Але-

ксандринскомъ театръ, онъ ругалъ Максимова...»

«Какъ-то вечеромъ, часовъ въ десять послѣ ужина, сидѣли мы въ своей камеръ за столомъ: Добролюбовъ, я и еще три студента. Добролюбовъ читалъ что-то, сдвинувши на лобъ очки. Является отъ знакомыхъ одинъ студентъ, нъкто N, считавшій себя аристократомъ между нами голышами, какъ номъщикъ. N сталъ разскавывать одному студенту новость: будто бы носятся слухи объ освобожденін крестьянь (это было вначалів 1857 года). Передавая этоть слухь, N выразиль оттыновь неудовольствія, какъ поміщикъ... Добролюбовъ, не переставая читать, доселѣ довольно покойно слушалъ разсказъ N. Но когда N сказалъ, что подобная реформа еще недовольно современна для Россін, и что интересъ его личный, интересъ помѣщичій черезъ это пострадаеть, Добролюбовъ поблёднёль, вскочиль съ своего мёста и неистовымъ голосомъ, какого я никогда не слыхалъ отъ него, умъвшаго владѣть собою, закричаль: «Господа, гопите этого подлеца вонъ! Вонъ, бездальникъ! Вонъ, безчестье пашей камеры!..» И выраженіямъ страсти своей и гивва Добролюбовъ даль полную волю!.. Самъ Добролюбовъ передаетъ въ своемъ дневникъ этотъ эпизодъ нъсколько пначе:

«Въ «Сенатскихъ Въдомостяхъ», - говоритъ онъ, -- напечатанъ былъ указъ, въ которомъ говорилось что-то о криностимъ. Висть объ этомъ распространилась по городу, и извозчики, дворники, мастеровые и т. п. толпами бросились въ сенатскую лавку-нокупать себъ вольныя... Произошла давка, шумъ, смятеніе. Указы нерестали продавать К. ходилъ вчера въ сенатскую давку. Чиновникъ отвътилъ на его вопросъ объ указъ касательно кръностныхъ: нъть и не было... Но туть же и вътъ минуты, которыя К. пробыль въ лавки и возли, человикъ 15 разнаго званія приходили спрашивать объ этомъ указѣ, и всьмъ тоть же отвътъ. Говорятъ, что многіе извозчики оставили своихъ хозяевъ, разсчитавъ, что теперь имъ оброку платить не нужно, и слъдовательно оть себя работать могуть, что гораздо выгодиве. С. встретиль третьяго дня вечеромъ двухъ пьяныхъ мужиковъ, изъ которыхъ одинъ говорилъ, что мы, дескать, вольные съ новаго года, а другой ему возразилъ: врешь, съ нерваго числа. Это меня возбудило и настроило какъ-то напряженно. Вечеромъ заговорили опять объ этомъ указъ, и N. думая съострить, самодовольно запатиль, что для студентовь эта новость не можеть быть интересной, потому что у нихъ нъть крестьянь. N сталь по обычаю очень тупо острить на этотъ счеть, и, видя, что дело, святое для меня, такъ пошло трактуется этими господами, я горячо замътилъ N неприличіе его выходки. Онъ хотьль что-то отвъчать и по обычаю запкнулся и, стоя предо мной, только производиль непріятное трещание горломъ. Я сказалъ, что его острота обидна для всёхъ, имеющихъ песчастіе считать его своимъ товарищемъ, и что между нами

много есть людей, которымъ интересы русскаго парода ближе къ сердцу, нежели какой-нибудь чухонской свиньъ. Выговоривши это слово, я уже почувствовалъ, что сдълалъ глупость, обративши вниманіе на слова ношлаго мальчишки; но начало было сдълано. И сказалъ миъ самъ какую-то грубость, и я продолжалъ ругаться съ нимъ, пока не заставилъ его замолчать грознымъ движеніемъ, которое можно было растолковать, какъ намъреніе прибить N. Движеніе это было уже не искренно, а просто разсчитано. Черезъ пять минутъ я совстыв эту исторію позабыль, увлекцись теченіемъ мыслей—въ одной изъ статей первой книжки «Современника», которую сталъ читать, чтобы успоконться...»

Къ послъднимъ годамъ институтскаго курса относится и начало литературной дъятельности Добролюбова Отъ стиховъ, которые онъ пачалъ писать, какъ мы видъли, уже на семинарской скамьъ, онъ перешелъ къ прозъ. Въ 1855 году выпустилъ 19 нумеровъ рукописнаго журнала «Слухи» и тогда же принялся за опыты въ беллетристическомъ родъ. Вотъ что сообщаетъ объ одиомъ изъ

этихъ опытовъ Радонежскій:

«Если не ошибаюсь, въ февраль 1855 года я отправился въ лазаретъ. Въ лазареть я нашелъ Добролюбова здоровымъ. Онъ по вечерамъ тамъ что-то писалъ и записывался иногда далеко за полночь. Я полюбопытствовалъ спросить: «что ты пишешь, Николай?..»

« -- » А вотъ слушай. » И онъ мий прочель отрывокъ изъ предполагаемаго романа. Отрывокъ этотъ составляль первыя главы. Въ нихъ, помию, дело шло о воспитании двухъ мальчиковъ. Одинъ изъ нихъ былъ аристократенокъ — маменькинъ сыпокъ, другой пріемышь -- соединенный брать, служившій компаньономъ барченку... Мив особенно памятны тв страницы, гдв авторъ говориль о деспотическихь отношеніяхь перваго къ последнему, -- и сцена, гдъ мальчикъ пріемышъ-сирота однажды отдаль встръченной имъ на улицъ дъвушкъ-нищей, босой съ окровавленными погами, свои сапоги, за что барыня-мать больно высвила своего пріемнаго сына. Я долго слушаль этоть разсказь, полный горячаго сочувствія къ спротт и читанный Добролюбовымъ съ большимъ одушевленіемъ... На глазахъ у меня наверпулись слезы. Потомъ эти мальчики были отданы въ одно учебное заведеніе, выёстё учились, кончили курсъ удачно. Барченокъ жилъ и учился съ протекціей... Сирота самъ собой, безъ номощи, всегда въ борьбъ съ нуждой и людьми, подъ вліяніемъ чего характеръ посл'єдняго выработался симпатичный, твердый, самостоятельный. Чтеніе, помию, кончено было (тутъ же былъ и конецъ рукониси будущаго большого романа) на томъ мъстъ, когда эти два героя начинаютъ служебную карьеру, какъ и слёдовало ожидать, различными путями. Маменькинъ сыпокъ поступаетъ подъ крыло какого-то директора департамента, а сирота самъ гдё-то находить для себя мёсто. Заглавія этого романа миё тогда Добролюбовъ не сказалъ. вёроятно и самъ еще пе зналъ, какъ его назвать; но зам'ютилъ миё, что пишется легко, что вовсе не такой трудъ, какъ прежде думалъ, писать пов'єсти. Кажется, эти пов'єсти и романы покойный Добролюбовъ такъ и некончилъ.»

«Когда Добролюбовъ кончилъ «чтеніе», я спросилъ: «ужели ты, Николай, способенъ писать романы? Я считалъ тебя болѣе

серьезнымъ...»

«— Не даромъ у меня ничего и не выходитъ. «Воображенія» у меня вовсе нѣтъ. Я, замѣчаешь, резоперствую, и это скверно... Впрочемъ покажу Чернышевскому, что онъ скажетъ,—отвѣчалъ

мнѣ Добролюбовъ.»

«На той же недёлё онъ отправился, кажется, съ неоконченной повёстью къ Чернышевскому. Послё того онъ мнё передаль результать литературнаго консиліума: «Чернышевскій мпё положительно сказаль, чтобы я не совался въ беллетристику, что я пишу не повёсти, а критику на сцены, мною придуманныя...» Эти

слова - буквально подлинныя Добролюбова.»

Можеть быть и эту самую повъсть, а можеть быть и другую присылаль, по словамь А. Я. Головачевой-Панаевой въ ея воспоминаніяхъ, Добролюбовъ и И. И. Панаеву, бывшему однимъ изъ редакторовъ «Современицка». Когда Добролюбовъ пришелъ за отвътомъ, Панаевъ возвратилъ ему рукопись съ наставленіемъ: лучше прилежите готовить свои уроки, чтить тратить безполезно время на сочинение повъстей. Бывшей въ это время въ сосъдней компатъ женъ Панаева стало жаль юношу, огорошеннаго отказомъ и наставленіемъ. Она взяла у него рукопись и передала ее Некрасову. Некрасовъ прочелъ въ свою очередь руконись и предлагалъ Добролюбову передалать ее и напечатать, по Добролюбовь не захоталь этого и взяль рукопись обратно, причемь не замедлиль поразить Некрасова, когда тоть съ нимъ нобеседоваль: «такой умный, развитой юноша, - говорилъ Некрасовъ послѣ ухода Добролюбова, - но главное, когда онъ могъ усивть такъ хорошо познакомиться съ русской литературой? Оказалось, что онъ прочиталь массу книгъ н съ такимъ толкомъ!»

Неудачи беллетристических вонытовъ натолкнули Добролюбова испытать себя въ качествъ критика, и вотъ въ 1856 году, за годъ

до окончанія курса, товарищь его Н. Турчаниновъ доставиль въ редакцію «Современника» первую критическую статью его о «Собесфаникѣ любителей россійскаго слова», которая и была напечатана въ № 7 и 8 «Современника» того-же года. Статья эта сразу была замѣчена въ литературныхъ кружкахъ и поразила всѣхъ какъ эрудиціей автора, такъ и сдержанной, холодной ироніей, дававшей новодъ читателямъ во многихъ историческихъ чертахъ давно минувшаго открывать темныя стороны современной эпохи. Какую сенсацію произвела эта первая статья Добролюбова, можно судить по тому, что противъ нея выступиль въ № 10 «Отечественныхъ Записокъ» такой аристархъ по части исторіи русской литературы и библіографіи, какъ Галаховъ, и затѣмъ въ № 11 «Современника» послѣдовалъ отвѣтъ Добролюбова, по своей безпощадной злой проніи превзошедшій самую ту статью, которая послужила новодомъ къ полемикѣ.

Сверхъ того въ № 8-мъ «Современника» 1856 года была нанечатана статья подъ заглавіемъ «Отчеты главнаго Педагогическаго института», въ которой, подъ личиною громкихъ нохвалъ дѣятельности институтскаго начальства, было поднущено много яда, испортившаго не мало крови у господъ, стоявшихъ во главѣ института. Обѣ статьи были напечатаны подъ исевдонимомъ Лайбова (составленнаго изъ послѣдиихъ слоговъ имени и фамиліи автора: Николай Добролюбовъ). Настоящее-же имя автора было скрыто въ глубокой тайпѣ во избѣжаніе какихъ-либо непріятностей въ институтѣ. Добролюбовъ долженъ былъ отложить свое сотрудничество въ «Современникѣ» до окончанія курса, ограничившись въ послѣдній годъ пребыванія своего въ институтѣ помѣщеніемънѣсколькихъ педагогическихъ статеекъ въ «Журналѣ для воспитанія» Чумикова и Паульсона.

Но и послѣ первыхъ успѣховъ на поприщѣ критики и публипистики мечта сдѣлаться беллетристомъ не покидала еще Добролюбова. Такъ, въ № 8 «Современника» за 1857-й годъ быль напечатанъ разсказъ Добролюбова «Доносъ», а въ № 5 1858 г.,— «Дѣлецъ». Оба разсказа были подписаны псевдонимомъ Н. А. Алеисандровичъ, принадлежатъ къ господствовавшему въ то время обличительному жанру, по ничего выдающагося собою пе представляютъ.

Но какъ ин тщательно было скрыто отъ педагогическаго начальства имя автора статьи «Отчета», начальство повидимому догадалось, и Добролюбовъ не остался виж подозржий. Не даромъ-же, песмотря на то, что въ 1857 году онъ окончилъ курсъ въ институтъ съ аттестатомъ на званіе старшаго учителя и за отличные уситхи по встмъ наукамъ былъ удостоснъ золотой медали, директоръ института, Иванъ Ивановичъ Давыдовъ, не далъ ему этой медали изъ личнаго къ нему нерасположенія.

## IV.

Матеріальные заботы и хлопоты по окончанін курса института.—Вступленіе въ число членовъ редакціи «Современника». Отсутствіе самомивнія и скромность Добролюбова.—Любовныя неудачи. — Лінзнь при редакціи «Современника» (1858—1860).—Пеусыпное трудолюбіе.—Ссора Тургенева съ Добролюбовымъ и Некрасовымъ.

По окончанін курса наступили для Добролюбова, какъ и въ жизни каждаго бъдняка, естественныя заботы и тревоги о томъ, какъ устроиться и по какой идти дорогъ. Съ одной стороны любовь къ родинф, желаніе жить вблизи отъ родныхъ и воспитывать подъ личнымъ присмотромъ братьевъ и сестеръ – тянули его въ Нижній-Новгородъ на м'єсто учителя гимпазін; съ другой -- передъ нимъ открывалось литературное поприще, сулящее ему, кромъ славы, почета и возможности болье широкаго вліянія на современниковъ, въ значительно большей степени выгодный заработокъ. Но вмъстъ съ тъмъ въ качествъ казеннаго воснитанника Педагогическаго института, опъ былъ человикъ подпевольный, обязанъ быль пёсколько лёть служить по министерству народнаго просвёщенія, и им'виъ основаніе опасаться, что недовольное имъ пачальство сошлеть его на службу въ какую нибудь пепроглядную глушь. Вотъ какими словами выражаетъ онъ всё эти тревоги въ письмё своему зятю 3 априля 1857 г.

«Я совершенно раздумаль служить въ Нижнемъ; всё мнё совеу тують остаться въ Петербургв, и я самъ вижу, что здись могу быть 
несравненно полезите для млих сестерь и братьсвъ. У меня здесь 
тенерь знакомствъ множество; профессора меня знають, какъ человека отлично умнаго, и этимъ конечно пужно пользоваться, пока они 
не усибють забыть меня; я пишу и перевожу, и довольно близокъ къ 
нёкоторымъ литературнымъ кругамъ; следовательно, здись для меня 
готовы коть сейчась же всть средства къ жизни, — не уроки, такъ 
служба, не служба, такъ литература. Особенно литература—почетный, полезиый п выгодный родъ ганятій. Мив даже какъ-то странно 
иногда подумать, что съ небольшимъ усиліемъ я въ день могу выработать мёсячное твое жалованье. Суди самъ, долженъ ли я отказываться 
отъ этого для того, чтобы удовлетворить ниженой прижоти сердца...

Но между тыть нужно тебь замытить, что начальство мое послы всыхы исторій, какими я насолиль ему, радо будеть отправить меня вы Пркутскы или вы Колу, а никакы не оставить вы Петербургы. Директорь уже давно порывался меня выгнать, да профессора не позволяли... Такы теперь я должень самы себы отыскивать мысто. И я почти уже нашель мысто домашияго учителя, при которомы моими трудами могу навырное получать столько, сколько учитель-же гимназін, т. е. оты 500 до 600 р. А тамы и перейду на казенное мысто. Главное только, чтобы быть вы Петербургы; иначе я пропаду оты тоски и лыпи, потому что, сознаюсь, выдь вы Нижнемы трудно сыскать запятіе по душы; а вы какой - инбудь Костромы или Пензы и рышительно коптителемы неба сдылаешься. Поэтому вы первое время по окончаніи курса намырень я хлонотать о мысты, а тамы, устроньшись уже, ыхать вы Нижній.

Князья Куракины, у которыхъ Добролюбовъ давалъ уроки, выразили готовность сдёлать все надобное для того, чтобы Добролюбовъ получилъ формальное право отказаться отъ учительской службы въ провинціи и остаться въ Петербургѣ. Но обошлось безъ этого, такъ какъ инспекторъ 2-го кадетскаго корпуса, Г. Г. Даниловичъ, зачислилъ Добролюбова номинально служащимъ въ этомъ корпусѣ. Во время-же лѣтней поѣздки Добролюбова по окончаніи курса въ Нижній-Новгородъ Некрасовъ объявилъ ему, что по возвращеніи въ Петербургъ онъ будетъ получать отъ редакціи «Современника» по 150 р. мѣсячнаго жалованья, а съ увеличеніемъ числа подписчиковъ и болѣе.

Такимъ образомъ матеріальное положеніе Добролюбова было вполить обезпечено, и онъ прямо съ институтской скамьи всталь во главть журнала,—явленіе до того времени еще небывалое върусской литературть.

Но замвчательно, что этотъ быстрый успвхъ ин мало не закру-

жиль головы молодого литератора.

Здёсь мы подходимъ къ чертё характера Добролюбова, весьма существенной и крайне симпатичной, обличающей, но нашему миёнію, истинное величіе души, свойственное лишь немпогимъ избранникамъ судьбы: именно полное отсутствіе велкой кичливости умомъ, знанісмъ и положеніемъ въ обществе, всякаго самодовольства и рисовки Въ то же время въ скромности этой не было и слёда чего-либо напускного, дёланнаго. Это отнюдь не было лицемёрное смиреніе паче гордости. Стоя во главе литературы, Добролюбовъ непритворно и совершенно наивно продолжалъ смотрёть на себя, какъ на бёднаго соминариста, учившагося кое-какъ и кое-чему на мёдныя деньги и прокармливавшаго мелкими журпальными статейками цёлую ораву ребятишекъ, и въ то же время съ искрен-

нимъ сокрушениемъ высказывалъ то «святое недовольство», которое свойственно лишь великимъ людямъ и которымъ была преисполнена душа его.

Такъ, отправившись лѣтомъ въ 1858 году лечиться въ Старую Руссу, вотъ что писалъ онъ оттуда 8 іюня своей пріятельницѣ Л. Н. Пещуровой:

«Миф горько признаться вамъ, что я чувствую постоянное недовольство самимъ собой и стыдъ своего безсилія и малодушія. Во мит есть убъждение (очень втроятно, что и несправедливое) въ томъ, что я по натуръ своей не долженъ принадлежать къ числу людей дюжинныхъ и не могу пройти въ своей жизни незамъченнымъ, не оставивъ никакого слъда по себъ. Но вмъстъ съ тъмъ я чувствую совершенное отсутствие въ себъ тъхъ правственныхъ силъ, которыя необходимы для поддержки умственнаго превосходства. Промъ того я лишенъ и матеріальныхъ средствъ для пріобрътенія знаній и развитія своихъ идей въ томъ видь, какъ я бы желаль и какъ нужно было бы. Тоска и негодование охватывають меня, когда я вспоминаю о своемъ воспитаніи и провожу въ умі то, надъ чімь до сихъ поръ я бился. Леть съ шести или семи я постоянно сидель за книгами и рисунками. Я не зналь детскихъ игръ, не делаль ни малейшей гимпастики, отвыкъ отъ людекого общества, пріобрель неловкость и заствичивость, испортиль глаза, одеревениль свои члены... Еслибы я захотель теперь сделаться человекомъ светскимъ, то не могь бы уже по самому устройству моего организма, которое пріобрать я искусственно. А между темъ-и въ деле науки и искусства я не пріобрель ровно ничего. Авть инть рисоваль я разныхъ солдатиковъ, а теперь не могу вывести ни собачки, ни домика, ни лошадки. Читалъ я пропасть книгъ, но что читаль-еслибы вы знали!. Недавно перебираль я свои старинныя тетрадки и нашель, что въ 13-14 лъть я не имълъ ни мальйшаго понятія о вещахъ, которыя хорошо извъстны моимъ тенерешнимъ десятилътнимъ ученикамъ и даже ученицамъ. Чего же вы хотите? Пятиадцати льть я началь учиться по-ньмецки, и до сихъ поръ еще не безъ труда читаю ученыя немецкія книги, —а повести ихъ и теперь не умъю читать. По французски сталь я учиться на восемнадцатомъ году, и если теперь читаю на этомъ языкѣ, то именио благодаря вамъ. Англійскаго до сихъ поръ не знаю. Сколькихъ же сокровищъ знанія лишень я быль, до двадцати льть умья читать только русскія книги! Да и изъ русскихъ книгъ я читалъ не то, что было нужно, и до послёдняго времени остался какимъ-то недоумкой... Мит тяжело и грустно бываетъ, когда мои теперешніе знакомые и пріятели начинають иногда говорить со мной, какъ о вещахъ извъстныхъ всъмъ, о такихъ предметахъ науки и искусства, о которыхъ я не имъю понятія. Я тогда терзаюсь и сержусь, и хочу все время посвятить ученію... Но это легко сказать. Пора ученья прошла. Теперь мив нужно работать для того, чтобы было чёмъ жить. А работа моя, къ несчастью, такая, что учить другихъ надобно. И самъ удивляюсь, какъ меня хватаеть на это, и этимъ я измъряю силу моихъ природныхъ способностей. Иногда мив приходится встрвчать людей тупыхъ и безполезныхъ, но громадными средствами обладающихъ для образованія и развитія себъ. Тогда я думаю: еслибы я такъ былъ воснитанъ, еслибы я столько зналъ и имѣлъ средствь—какой замѣчательный человѣкъ изъ меня бы вышель! Но за неимѣніемъ этого я работаю, пишу кое-какъ; и какъ же вы хотите, чтобы мое писаніе составляло для меня утѣшеніе и гордость? Я вижу самъ, что все, что иншу, слабо, илохо, старо, безполезно, что тутъ виденъ только безплодный умъ, безъ знаній, безъ даниыхъ, безъ опредѣленныхъ практическихъ взглядовъ. Поэтому я и ме дорожу своими трудами, не подписываю ихъ, и очень радъ, что ихъ никто не читаетъ... Чтобы удовлетворить вашему желанію, скажу вамъ, что мною писана вся критика и библіографія въ «Современникѣ» нынѣшняго года. Не правда-ли, что вы инкогда не разрѣзали ни одной страницы изъ этого отдѣла журнала? И не правъ ли я былъ, говоря, что статей моихъ вы, какъ и большая часть читателей, инкогда не могли не только прочитать, но даже и замѣтить?».

Это отсутствие самомными и самоувыренности вы соединении сы неизбытымы ихы спутникомы—застычивостью, особенно неблагоприятно отражались на интимной жизни сердца Добролюбова и его отношенияхы кы женщинамы. Мы видыли, что уже вы годы институтского курса оны влюблялся и жаждалы любви. По выходыже изы училища и по мыры наступления болые зрылыхы лыть эта жажда дылалась все болые интенсивной. Ныжное, привязчивое сердце Добролюбова болые всего цынло вы любви ем духовную, поэтическую сторону и жаждало идеальной любви вы самомы выснимы смыслы этого слова.

«Еслибы у меня была женщина,—пишеть онъ своему пріятелю ІІ. ІІ. Бирдюгову 17 дек. 1858 года,—съ которой я могъ бы дѣлить свои чувства и мысли до такой степени, чтобы она читала даже вмѣстѣ со мной мон (или, положимь, все равно—твои) произведенія, я былъ бы счастливъ, и ничего не хотѣлъ бы болѣе. Любовь къ такой женщинѣ и ея сочувствіе—вотъ мое единственное желаніе теперь. Въ немъ сосредоточиваются всѣ мои внутреннія силы, вся жизнь моя, и сознаніе полной безплодности и вѣчной пеосуществимости этого желанія гнететъ, мучаетъ меня, наполняетъ тоской, злостью, завистью, всѣмъ, что есть безобразнаго и тягостнаго въ человѣческой натурѣ.»

Съ такими высокими требованіями отъ любви Добролюбовъ пдеализпроваль даже и мимолетныя страсти, на которыя у насъ принято смотрёть съ преступнымъ легкомысліемъ. Такъ, лётомъ 1858 г. во время своей поёздки въ старую Руссу Добролюбовъ сблизился съ дёвушкой, по словамъ его біографа, доброй и честной, но совершенно необразованной, не умёвшей даже и держать себя хоть бы такъ, какъ умёли держать себя горинчныя, жившія въ услуженій у семействъ не то-что свётскаго, а хоть бы чиновничьяго круга. Послё перваго увлеченія Добролюбовъ вскорё

отрезвёль и поняль, что никогда не любиль этой дёвушки, а просто увлечень быль сожсальніемь, которое приняль за любовь.

«Я и теперь жалью ее, —пишеть онь въ томъ же письмы къ Вирдюгову, —мое сердце болить о ней, но я уже умыю назвать свое чувство настоящимь именемь. Любви къ ней я не могу чувствовать, потому что нельзя любить женщину, надъ которой сознаешь свое превосходство во всых отношенияхь. Любовь потомуто и возвышаеть человыха, что предметь любви непремыно возвышается въ глазахь его надъ нимь самимь и надъ всымь остальнымь міромь.

Ни одна не станеть въ спорѣ Красота съ тобой...

говорить Байронь въ переводь Огарева къ своей bien-aimée, и я убъждень, что кто не чувствуеть того-же самаго относительно своей милой, тоть не любить въ самомъ дѣлѣ, а обманываеть себя, увлекаясь чувственностью или бездѣльемъ... Между тѣмъ къ В. я никогда этого не чувствовалъ... Какая-же это любовь?»

Придя къ такому сознанію, Добролюбовъ рѣшился немедленио же прекратить свою связь съ дѣвушкой, но, судя по тому-же письму, не легко ему это было:

«Еслибы ты видѣлъ, — пишетъ опъ, — какъ горько, какъ безумно илакалъ я, объявляя В. мое рѣшеніе о прекращеніи нашихъ отношеній... О чемъ были эти слезы? Всего скорѣе это былъ плачъ о томъ. что такъ долго не умѣлъ я понять своей души и въ своей ничтожности довольствовался такимъ мизернымъ чувствованьицемъ, принимая его даже за святое чувство любви... Несчастная, юродивая у меня натуришка»...

Но и честно прервавши связь съ дѣвушкой, Добролюбовъ пе бросилъ ее безъ всякаго призрѣнія и участія, какъ это обыкновенно дѣлается у насъ зачастую: опъ до самой смерти заботился о ся безбѣдномъ существованін, высылая ей деньги, тревожась, когда до его слуха доходила вѣсть о ея болѣзни: равно и послѣ его смерти друзья его, чтя его память, не оставили ее безъ участія до тѣхъ норъ, пока, выучивнись какому-то ремеслу, она не получила возможности встать совсѣмъ на ноги.

Нужно зам'ятить, что вообще всй сообщенія Добролюбова о своихъ любовныхъ приключеніяхъ (которыя, т. е. сообщенія, онъ д'ялалъ постоянно Бирдюгову, избравъ почему-то его одного въ пов'яренные своихъ сердечныхъ д'ялъ) носятъ крайне минорный

тонъ. Застѣнчивый, неловкій, неуклюжій семинаристъ, какимъ оставался до самой своей смерти, Добролюбовъ не имѣлъ успѣха среди женскаго пола, и это его глубоко огорчало. Такъ, въ письмѣ

къ Бирдюгову 18 января 1859 года онъ жалуется:

«По крайней мъръ обо мит до сихъ поръ женское митие таково, что можетъ сокрушить самую ситлую самоувъренность. Недавно Панаевъ возилъ меня въ маскарадъ и пробовалъ навязать меня интриговавшимъ его маскамъ; нопытки были неудачны. Я бродилъ «сумраченъ, тихъ, одинокъ» и т. д. Встртился одинъ офицеръ, котораго видълъ я у Л—скаго. Этотъ, сострадая моей участи, тоже хотълъ напустить на меня одиу знакомую ему маску, но получилъ въ отвтъ, что «къ этакому уроду она даже подойти не въ состояни». Могу прибавить и еще случай: Л—ская хочетъ женить меня на своей сестрт, а та не хочотъ выходить за меня; наконецъ говоритъ, что хочетъ, потому что мит очень удобно будетъ рожки приставлять. Все это и самая женитьба, разумтется, дълается и говорится на-смъхъ; но ты видишь, что и самыя шутки принимаютъ всегда оборотъ, не весьма лестный для моего самолюбія».

Къ этой дъвушкъ, которую въ письмахъ къ Бирдюгову Добролюбовъ называетъ А. С., онъ чувствовалъ себя перавнодушнымъ; она повидимому кокетничала съ пимъ и кружила ему голову. Такъ, въ письмъ къ Бирдюгову 22 апръля 1859 г. опъ

пишетъ:

«Недавно мнъ показалось, что въ обращении Л. С. со мной есть какая-то нежность, какъ будто начало возникающей любви. Это было для меня такъ ново и пріятно, что я не могъ не обратить своего винманія на чувство, возбужденное во миж этимъ случаемъ. Строгій анализъ показаль мив, что чувство это-не любовь, а просто пріятное щекотаніе самолюбія. Она меня еще и теперь очень интересуеть, даже гораздо больше, чёмъ прежде, но, судя по тому, что именно пробуждается во мив при ея внимательности, - я убъждаюсь, что весь интересъ пропадетъ, какъ только я узнаю, что она меня полюбила. Теперь я только догадываюсь, что могу заставить ее полюбить себя, но все еще сомнъваюсь, и потому продолжаю съ пей обращаться такъ, чтобы добиться пріятной несомивиности. Состояніе это, когда надежда перевъшиваетъ сомнъніе, довольно пріятно, и еслибы она была столько умна, что весь въкъ могла бы держать меня въ такомъ состоянін, я-бы завтра-же на ней женился. Но я знаю, что такихъ умныхъ женщинъ нѣтъ на свѣтѣ, знаю, что очевидность скоро должна заступить мѣсто сомнѣнія и надежды, а потому развязка моего любезничанья очень близка. Я даже по всей вѣроятности не стану и ждать того, чтобы она дѣйствительно меня полюбила,—съ меня довольно будетъ убѣжденія, что она совершенно готова на это!!. «А если она въ самомъ дѣлѣ полюбитъ и будетъ страдать?.. Не лучше-ли бросить эти игрушки огнемъ?» Вздоръ,—мы съ ней оба не таковскіе... Любовь, не получая себѣ пищи, пройдетъ у нея въ полтора дня... А если и нѣтъ, такъ что за бѣда?

Нускай ее поплачеть,— Ей пичего не значить...

Но, разумъется, тутъ-то я и оказываюсь свиньей. Я себя и не оправдываю...»

Можно представить себѣ разочарованіе Добролюбова въ тщетѣ всѣхъ подобныхъ размышленій, когда онъ окончательно убѣдился, что А. С. ни на одну минуту не была расположена полюбить его.

Но самымъ интереснымъ, характернымъ, обрисовывающимъ Добролюбова съ головы до ногъ, является мимолетный романъ, пропсшедшій съ нимъ на масляницѣ 1860 года и разсказанный имъ въ письмѣ къ Бирдюгову 25 февраля 1860 года. Добролюбовъ былъ позванъ къ одному знакомому на праздникъ совер-

шеннолътія его дочери.

«Это было въ субботу, 6-го февраля, — иншетъ онъ. — Прівхало народу очень много, танцовали паръ 20, пграли столахъ на 5. П между танцующими открыль я одну девушку, отъ которой не могь оторвать глазъ; такъ была хороша она. Прежде всего поразилъ меня конт растъ черныхъ глазъ и бровей ея съ свътлорусыми волосами, потомъ розовая ижжиость ея кожи, правильное до последней степени, симметрическое расположение всёхъ черть, ротикъ съ улыбкой счастія и доброты, и такое умное, живое и въ то же время ласкающее выражение всей физіономін, особенно глазъ... Ахъ, какіе это глаза, еслибы ты видель! Они не жгуть и не горять, а какъ-то светятся и греють тебя... Я винвался въ нее и почель бы себя счастливымь, еслибы на меня упаль одинь взглядь этихъ глазъ. Но она танцовала, а я былъ въ толив смотрящихъ изъ дверей. А какъ она танцовала! Сколько прелести и граціи было въ каждомъ ея движеніи, въ каждомъ повороть головы, въ каждой улыбкь, которой она размынивалась со своимъ кавалеромъ! Нѣтъ, пикакой Грезъ пикогда бы не могъ создать такой головки! А туть она была предо мною-живая, порхающая, говорящая съ другими! А я не смъль даже нодойти къ ней близко... Въ первый разъ я отъ глубины души прокляль свою неуклюжесть и свое неуминье танцовать. Но проклятіями взять было печего. Я ришился действовать пначе. Я спросиль кто она? мив назвали фамилію; спросиль: съ къмъ она прівхала? Съ отдомъ. Я удовольствовался п прошелъ въ другую комнату. Тамъ спросилъ я, чтобы мнѣ показали г-на такого-то (т. е. отда ея). Мив указали и я началь около него вертъться. Подслушаль я, что опъ не успъль составить себъ партін и ищеть партнеровь; тотчась же побежаль я къ хозяину и попросиль, чтобы онъ устроиль партію въ ералашъ; такой-то съ такимъ-то сейчасъ изъявили желаніе играть, я-тоже хочу, остается найти четвертаго. Хозяинъ, ничего не подозрѣвая. сладилъ нартію, и я сталъ играть сь почтеннымь отцомъ, которому туть же быль и представлень. Надо тебъ сказать, что онъ генераль со звъздой, и несмотря на то, я ему куртизаниль въ картахъ и вообще ужасно егозиль передъ нимъ. Пойми, какъ я врезался-то! Разумется, вся эта исторія кончилась темъ, что мы познакомились. Я выспросиль его адресь и на другой день явился къ нему съ визитомъ и получилъ приглащение бывать по середамъ. Настаеть середа, фду. И нужно же такъ случиться, что у него какойто комптетъ пришелся тутъ, его дома нътъ, женъ его я не представленъ, общество все незнакомое. Попросилъ одного случившагося знакомаго представить меня хозяйкф, но и послф этого остался одинокъ. Только и нашель отрады, что въ разговоръ съ однимъ молодымъ нутейскимъ офицерикомъ, который пренаивно спращивалъ меня: живъ ли Кольцовъ, а впрочемъ находилъ, что Бенедиктовъ плохъ и пр. Наконецъ явился хозяннь, и меня посадили за карты. Я пасоваль каждую игру, и мит действительно пичего не шло (играли въ табельку), да я и не о томъ думалъ. Наконецъ уставши до нельзя, я посадилъ вмѣсто себя другого, а самъ вышедъ въ ту комнату, гдв были дамы. Тамъ оказался и офицерикъ. Всв смвились, разсказывали что-то и между прочимъ играли вь дурачки, страшно плутуя и оставляя каждый разъ какую-то старушку, которая тоже плутовала, да не совствы некусно. Я попросиль позволенія присоединиться къ игрѣ, въ которой и она участвовала. Състь мив пришлось воздъ пен, такъ что ей приходилось ходить ко мив. Въ первую же нгру она пошла мив тремя картами, когда у меня было только двѣ на рукахъ. Я показалъ ей ихъ, а она кивнула головой на схоженныя ею карты и сказала выразительно: «кройте». Я посмотрѣлъ, въ ходѣ оказалось четыре карты, а не три. Я тогда нечаянно уронилъ одиу изъ нихъ на полъ, потомъ подиялъ и взяль себь на руки, а затьмъ раскрыль всь карты, и мы оба вышли. Подобныя продълки новторялись каждую игру, и веселью конца не было. Въ промежуткахъ шли разсказы, анекдоты и всяческое посильное остроуміе. Опа была на этотъ разъ небрежно одъта и причесана и производила менже эффекта, но я зато убъдился, что она дъйствительно умна и имбеть живое сердце. Съ какими мечтами бхаль я оттуда, съ какимъ истерпъніемъ ждаль следующей среды. И не выдержаль: среди недёли нашель дёло къ ся отцу и заёхаль въ 12 часовъ, разсчитывая застать всёхъ за завтракомъ. Но остался въ дуракахъ: ея не видалъ, а отца встрётилъ уже почти на норогѣ: онъ собирался уходить изъ дому. Наконецъ являюсь сегодня въ половинъ 10-го, здороваюсь, смотрю: один играють въ карты, и сама хозяйка тоже, другіе разсуждають о томь, можно ли назвать счастливымь въ производствъ такого-то подполковника, и проводять параллель съ его товарищами; дамы все разсуждають о сгорфвинкъ на масляницф двухъ

двеушкахъ. И осмотрвлся и не нашелъ около себя дружелюбнаго лица, съ которымъ бы могъ заговорить, кромъ опять того же офицерика. Въ прошедшую среду мы съ нимъ немножко сошлись, такъ что я началъ разговоръ такимъ образомъ: «Хорошо мое положение въ этомъ домѣ, никого не знаю, инкому не представлень, и заговорить ни съ къмъ не могу». Онъ посмотрълъ на меня, и туть только замътиль я, что онъ чъмъ-то особенно сіяетъ. — «А вы знаете мое положеніе въ этомъ домѣ?» спросиль опъ меня. - «Какое? Въ томъже родь, какъ и мое?» - «Нътъ, совствы въ другомъ», отвъчалъ онъ и ухмыльнулся: «Я сегодня объявлень здёсь женихомъ». — «Какъ?» закричаль я. — «Да, я женюсь на дочери N.». Не знаю, что со мной сделалось при этомъ извести. Я судорожно сжаль рукой горячій стакань чаю, бывшій у меня, прислонился къ двери, и боль обожженной руки отвлекла начинавшееся головокружение.— «Я очень доволень», прибавиль онь, весело смотря мив въ глаза. — «Еще бы», отвъчалъ я: - «да это такое счастье, больше котораго я ничего и не подумаль бы пожелать себь». Онь посмотрыль на меня нъсколько странно; я опомнился. «Ну, поздравляю васъ», началь я добродущнымь тономь: — «Она. кажется, очень умная и добрая, и притомъ...» Словомъ, я пустился въ панегирикъ ей, который не быль ему непріятень... Между прочимь я спросиль, давно ли онъ знакомъ съ ней; три года, говоритъ. Я заглянулъ въ гостиную, гдф она гуляла съ какой-то подругой. У нея на лицъ такая радость, столько любви и счастья; посмотрёль я на нихь виесте: она такъ кокетливо оборачиваеть къ нему головку, такъ томно кладеть свою руку на его, такъ на него смотрить, какъ будто говорить: «возьми меня, возьми, я твоя....» Посмотрѣлъ я на все это, потомъ посмотрѣлъ на часы: было четвер ть 11-го. Я пробыль всего три четверти часа; уфхать было еще нельзя. Я подошель къ пграющимъ, глядъль въ карты, но ничего не понималь. Цоставивь однако два ремиза, хозяннь обратился ко мив съ вопросомъ: «Ну, какъ же было не купить?»—Я не вдругъ сообразиль смысль вопроса, не вдругь поияль, что по требованію приличія должень я быль сказать «да» или «ивть...» Я промычаль что-то и вскорф потомъ отошелъ. Присталъ я къ какому-то разговору; по въ головъ у меня ходило что-то, точно я ухомъ прилегъ къ котлу паровоза: такъ и кипъло; такъ и ходило все-шумъ и безтолковщина. Въ серединѣ разговора я очнулся какъ-то, слышу хвалять какого-то профессора должно быть за то, что добросовъстно за наукой слъдить; и кивнулъ головой и промычалъ. Потомъ еще разъ очнулся: говорили ужъ что-то объ операторахъ, я улыбнулся въ знакъ согласія и посмотрель на часы. Было одиниадцать. Я взяль шляну и сталь прощаться. Поклонившись всемъ, мне незнакомымъ, я подаю руку жениху. --«А вы знакомы?» спросила мать, до того не говорившая со мной ин слова.-«Какъ же, татап, прошедшую среду познакомились; мы еще всв въ дурачки играли», съ какой-то детской радостью и гордостью подхватила она. II при этомъ она такъ на него поглядела, что въ значенін ея словъ нельзя было сомиваться. Они значили: «не правда ли, что ты, мой милый, лучше всьхъ здысь! Воть чужой человыкь, въ первый разъ явившійся, -- какъ, не сошедшись ни съ кімъ, тотчась же познакомился съ тобой». Мив показалось даже, что она улыбнулась ласковве при прощаньи, именно за то, что я сошелся съ ея милымъ. А отенъ,

прощаясь со мной, наивно проговориль:—«А жаль, что вамь партія не составилась сегодня».—Я немножко дрогнуль и отвѣчаль:—«Что дѣлать!» такимь отчаянно грустнымь тономь, что меня всѣ окружающіе сочли вѣроятно чудовищнымь экземпляромь заинспого картежника. А я думаль совсѣмь о другой партін...

Дорога отъ нихъ ко мив была длиниая; ванька попался плохой; въ лицо мив хлесталъ мокрый сивтъ. Въ груди у меня шевелились рыданья, я хотвлъ всплакнуть отъ бездвлья; но и то какъ-то не вышло. Дома принялся было за исправление одной рукописи, которую хотвлъ теперь печатать; но почувствовалъ себя въ настроении къ дружескимъ

пзліяніямъ, и принялся за письмо къ тебъ...

«И такъ отъ 6-го до 24-го февраля я предавался безумной, хотя и робкой надеждё на то, что могу быть счастливъ. Сколько было тутъ плановъ, мечтаній, думъ и сомнёній! Радостныхъ минутъ только не было, исключая впрочемъ той, когда я получилъ приглашеніе ея отца бывать у нихъ, и тёхъ немногихъ минутъ, когда мы играли въ дурачки... И вотъ она аллегорія-то: какъ я ни плутовалъ, а все-таки въ дуракахъ остался. А она вотъ выходитъ! Чортъ знаетъ, что такое!

«Я тебь не расписываю своихь чувствь. Но объ ихъ силь ты можешь заключить по несвойственной мив смёлости и стремительности двиствій, высказанныхъ мной въ этомъ случав. Суди же и о важности моего огорченія. Все, окружающее меня, все, что я знаю, дрянь въ сравненіи съ ней; а я принужденъ съ этой дрянью возиться и любезничать, въ то время, какъ у меня сердце защемлено, въ мечтахъ все она, въ глазахъ все ея милый образъ и рядомъ этотъ женихъ... добрёйшій впрочемъ малый, съ которымъ ей жить будетъ снокойно. Она же институтка и кинучей жизин страстей не вёдаетъ; это видно по тому сіянію, которое разлито по ея нѣжному, доброму и умному лицу. Пусть она будетъ счастлива, и пусть инкто не возмутить ея спокойствія, ея наслажденія жизнью... Я бы заёлъ и погубиль ее... И по дёломъ не достается мив владѣть такой красотой, такимъ богатствомъ!—Эхъ, прощай, Вася. Напиши мив что нибудь. Твой Н. Д. Р. S. А вёдь и офицерикъ-то плюгавенькій... Эхъ-ма!!!»

Любовныя неудачи были естественно причиной того, что Добролюбовъ все болье и болье погружался въ литературный трулъ, находя въ немъ единственное утьшение въ своей жизни. Надо было удивляться, говоритъ Головачова въ своихъ восноминанияхъ, когда Добролюбовъ успъвалъ перечитать вст русския и иностранныя газеты, журналы, вст выходящия новыя книги, массы рукописей, которыя тогда присылались и приносились въ редакцию. Авторамъ не пужно было но итскольку разъ являться въ редакцию, чтобы узнать объ участи своей рукописи. Добролюбовъ всегда прочитывалъ рукопись къ тому дию, который назначалъ автору.

«Много времени терялось у Добролюбова на бесѣды съ новичками-писателями, желавшими узнать его мнѣніе о недостат-

кахъ своихъ первыхъ опытовъ. Если Добролюбовъ видѣлъ какіянибудь литературныя способности въ молодомъ авторѣ, то охотно давалъ совѣты и поощрялъ къ дальнышимъ работамъ. Не мало труда и времени нужно было употребить также на исправленіе иѣкоторыхъ рукописей. Наконецъ приходилось безпрестанно отрываться отъ дѣла и для объясненій съ ними. Такимъ образомъ Добролюбовъ могъ приниматься за писапіе своихъ статей только вечеромъ, и часто засиживался за работой до 4 часовъ утра».

Для того, чтобы неотступно быть при редакціи, Добролюбовъ послѣ своей поѣздки въ Старую Руссу поселился въ двухъ комнаткахъ, которыя Некрасовъ нарочно принаняль для него къ своей квартирѣ и велѣлъ пробить дверь въ людскую, чтобы Добролю-

бовъ могъ имъть теплое сообщение съ редакцией.

Когда Головачова верпулась съ дачи, успѣвшій уже къ тому времени переѣхать къ нимъ Добролюбовъ сказалъ ей, улыбаясь:

— Вотъ и я попалъ на литературное подворье.

«Онъ вспомниль, — замѣчаетъ при этомъ Головачова, — что я, бесѣдуя съ нимъ въ первый разъ на дачѣ, выразилась, что паша квартира точно литературное подворье, такъ какъ у насъ постоянно жили литераторы.

— Не думаю, — возразила Головачова, — чтобы вамъ было удобно жить въ такихъ маленькихъ комнатахъ и такъ близко

отъ нашей людской, -- вамъ будутъ мѣшать работать.

— Въ меблированныхъ комнатахъ еще болье неудобствъ, отвъчаль онъ, — я часто оставался безъ объда; заработаешься и забудень во время потребовать его, а нотомъ принесутъ Богъ знаетъ откуда объдъ холодный, скверный; съъшь его и почувствуешь боль въ желудкъ, а я давно уже страдаю хронической бользныю желудка и чувствую, какъ слабъю отъ этой бользни.

«Сначала я посылала,—говорить далье вь своихь воспоминаніяхь Головачова,—Добролюбову въ компату утренній чай и завтракъ, потому что Некрасовъ и Папаевъ вставали поздно и въ разное время; но немного спустя онъ попросиль у меня позволенія приходить пить чай ко мнѣ (я вставала рано), ссылаясь на то, что въ это время, безъ него, уберуть его комнаты, и онъ тотчасъ-же послѣ чая можетъ сѣсть за работу.

«За утреннимъ чаемъ я заставляла Добролюбова Есть чтонибудь мясное, потому что иногда онъ приходилъ къ чаю, совсёмъ пе ложась спать и проработавъ всю ночь. Такъ какъ при этомъ я настояла, чтобы Добролюбовъ послё ёды отдыхалъ съ полчаса, то къ чаю началъ являться и Чернышевскій, чтобы, пользуясь этимъ свободнымъ временемъ, поговорить съ Добролюбовымъ.

«Ихъ отношенія удивляли меня тѣмъ, что не были ни въ чемъ рѣшительно схожи съ взаимными отношеніями другихъ, окружавшихъ меня лицъ. Чернышевскій былъ гораздо старше Добролю-

бова, но держалъ себя съ нимъ какъ товарищъ.

Нѣсколько позже, по утрамъ когда вставалъ Некрасовъ, Добролюбовъ бесѣдовалъ съ нимъ относительно состава книжекъ «Современника», и вообще о статьяхъ, предназначавшихся для напечатанія въ журналѣ. Онъ очень заботился, чтобы ни одна фраза не протпворѣчила направленію журнала, и волновался, если авторъ статей выражалъ свои мысли слишкомъ многословно. Особеннымъ многословісмъ; по словамъ Головачовой, отличался литераторъ ІІІ. Однажды Добролюбовъ настанвалъ на необходимости выкинуть изъ его статьи три страницы.

— За что-же, — говориль Добролюбовь, — заставлять читателя терять время на ненужную болтовию автора, разводящаго на трехъ страницахъ мысль, которую можно выразить двумя фразами; да и добро бы, еслибы эта мысль была нова, а то самая избитая.

— Не стоитъ поднимать возню! — замътилъ Некрасовъ, — по-

томъ объясненія съ Ш.

— Я беру на себя эти объясненія.

— Это не избавить и меня отъ нихъ. II такъ на «Современникъ» всв точать зубы! Обрадуются, что у редакціи выйдеть

непріятность съ Ш... и пойдуть разные толки.

— Редакція обязана дорожить мивніемъ читателя, а не литературными сплетиями,— отвівналь Добролюбовъ.— Если бояться всіхь сплетень и подлаживаться ко всімь требованіямь литераторовь, то лучше вовсе не издавать журнала; достаточно и того, что редакцій нужно сообразоваться съ цензурой. Пусть господа литераторы сплетинчають, что хотять; пеужели можно обращать на это вниманіе и жертвовать своими убіжденіями? Рано или поздно правда разоблачится, а клевета, распущенная изъ мелочного самолюбія, заклеймить презрівніемъ самихъ-же клеветниковъ.

Не ограничивансь критическими статьями и рецензіями, Добролюбовь, какъ извѣстно, въ концѣ 1858 года открылъ въ «Современникѣ» особенный сатирико-обличительный отдѣлъ, подъзаглавіемъ «Свистокъ».

«Свистокъ», по словамъ Головачовой, всегда сочинялся послъ

объда, за кофеемъ. Тутъ же импровизировались стихотворенія: Добролюбовымъ, Панаевымъ и Некрасовымъ. Въ «Свисткъ» принималъ участіе и В. Курочкинъ. Когда изъ-за «Свистка» въ литературъ подинлась цълая буря на «Современникъ», Головачова

шутя говорила Добролюбову: — «что, освистали васъ?»

— А мы еще громче будемъ свистать! — отвъчалъ Добролюбовъ: — эта руготня только подзадоритъ насъ, какъ жаворонковъ въ клъткъ, когда начинаютъ во время ихъ ития стучать ножами о тарелку. «Свистокъ» сдълаетъ свое дъло, осмъетъ все пошлое, что печатаютъ бездарные поэты. Серьезио разбирать всю эту глубокомысленную поэтическую пошлость и фальшь не сточтъ; за что утруждать бъднаго читателя, а «Свистокъ» онъ прочтетъ легко и еще посмъется.

Не ограничиваясь всёми этими неусыпными трудами, Добролюбовь не переставаль заботиться о своей семьй, выписаль двухь своихь маленькихь братьевь, Володю и Ваню, для поступленія ихъ въ среднія учебныя заведенія, и самъ занимался между ділами приготовленіемь ихъ къ вступительному экзамену. Кром'в заботь о сестрахь и братьяхь, Добролюбову пришлось заботиться при-

строить на службу также прівхавшаго къ нему дядю.

Идеальное прямодущіе во всёхъ литературныхъ отношеніяхъ, отсутствіе поклоненія какимъ бы то ни было авторитетамъ и заискиваній передъ громкими именами и значенитостями, наконецъ полное отрицание какихъ бы то ни было компромиссовъ, подлаживаний и уступокъ ради практическихъ соображеній было главной причиной того столкновенія Добролюбова съ Тургеневымъ, которое повело за собой разрывъ съ редакціей «Современника» какъ Тургенева, такъ и и которыхъ другихъ писателей 40-хъ годовъ (Писемскаго, Анненкова, Дружинина и пр.). Съ самаго вступленія въ «Современникъ» повыхъ притиковъ и публицистовъ, старые литераторы начали коситься на молодыхъ, и въ «Современникъ» образовалось какъ бы два враждебные лагеря. Добролюбовъ не могъ выносить обхожденія съ нимъ Тургенева свысока, и задолго до окончательнаго разрыва произошло между инми явное обнаружение взаимной непріязни. Разъ, придя въ редакцію, Тургеневъ сказалъ Панаеву, Некрасову и находившимся туть и вкоторымъ старымъ знакомымъ литераторамъ:

— Господа,—не забудьте, я васъ всёхъ жду сегодня обёдать ко мнё, — и затёмъ, поворотивъ голову къ Добролюбову, прибавилъ,—приходите и вы, молодой человёкъ.

По уходъ Тургенева Головачова посмъялась Добролюбову, что онъ должно быть считаетъ себя сегодня счастливъйшимъ человъюмъ, удостоившись приглашенія на объдъ отъ главнаго литературнаго генерала.

— Еще бы! Такая неожиданная честь!

— Что-же, пойдете? спросила Головачова, будучи увърена, что онъ не пойдетъ послътакого приглашенія.

— Къ сожалению у меня исть фрака, а въ сюртуке не смею

явиться къ генералу, — отвъчаль, улыбаясь Добролюбовъ.

Папаевъ и Некрасовъ были удивлены, что Добролюбовъ не хочетъ тать витетт съ ними на обтдъ къ Тургеневу; они не обратили вниманія на тонъ приглашенія.

— Васъ же приглашалъ Тургеневъ, — сказалъ ему Некрасовъ.

— За такое приглашеніе я никогда не пойду къ Тургеневу. Некрасовъ съ удивленіемъ произнесъ: — Да опъ всѣхъ такъ приглашалъ.

— Вы вст его очень короткіе знакомые, а я вовсе итть.

— Это у него такая манера, — замѣтилъ Панаевъ.

Должно быть Некрасовъ намекнуль Тургеневу— почему Добролюбовъ не пришель объдать, потому что Тургеневъ въ слъдующій разъ сдълаль ему любезное приглашеніе, но это не тро-

нуло Добролюбова, и онъ все-таки не пошелъ.

Тургеневъ замѣтно сталъ относиться внимательнѣе къ Добролюбову и началъ заводить съ нимъ разговоры, когда встрѣчалъ
его въ редакціи, потому что литературная извѣстность Добролюбова быстро росла. Но Добролюбовъ все-таки упорствовалъ и не
являлся на тургеневскіе обѣды. Наконецъ Тургеневъ обратился
къ Панаеву:

— Привези ты его объдать ко миъ, увърь его, что онъ не

застанетъ у меня общества, въ которомъ никогда не бывалъ.

Когда-же Добролюбовъ и послѣ этого не явился къ Тургеневу, тотъ попялъ наконецъ, что причина, по которой Добролюбовъ не является на его обѣды, заключается вовсе не въ страхѣ встрѣ-

титься съ аристократическимъ обществомъ.

— Въ нашей молодости, — сказалъ онъ Нанаеву, — мы рвались хоть посмотръть поближе на литературныхъ авторитетныхъ лицъ, приходили въ восторгъ отъ каждаго ихъ слова, а въ новомъ поколъніи мы видимъ игнорированіе авторитетовъ; вообще сухость, односторонность, отсутствіе всякихъ эстетическихъ увлеченій; вст они точно мертворожденные. Меня страшитъ, что они внесуть въ литературу ту же мертвечину, какая сидить въ нихъ самихъ. У нихъ не было ни д'втства, ин юности, ин молодости,---

это какіе-то правственные уроды.

Убедившись, что Добролюбовъ не поддается на его любезныя приглашенія, оскорбленный Тургеневъ началъ говорить, что въ статьяхъ Добролюбова виденъ инквизиторскій пріемъ осм'вять, загрязнить всякое увлеченіе, всі благородные порывы души писателя, что опъ возводить на пьедесталь матеріализмъ, сердечную сухость и съ нахальствомъ глумиться надъ поэзіей, что никогда русская литература, до вторженія въ нее семинаристовъ, не потворствовала мальчишкамъ изъ желанія пріобрісти этимъ популярность. Кто любитъ русскую литературу и дорожить ея достопиствомъ, тотъ долженъ употребить всіт усилія, чтобы избавить ее отъ этихъ кутейниковъ-вандаловъ!

Эти воззванія Тургенева доходили до Добролюбова, по онъ не обращаль на нихь вниманія и удивлялся только одному: къ чему

объ этомъ передають ему?

— Неужели думають,— говориль онь,— что я испугаюсь такихь угрозь и въ угоду Тургеневу измѣню свои убъжденія. Стран-

ныя понятія у этихъ господъ.

При такихъ натянутыхъ отношеніяхъ достаточно было малівішаго повода для окончательнаго разрыва, и такой поводъ исзамедлиль представиться въ виді блестящей статьи Добролюбова о романів Тургенева «Наканунів», напечатанной въ мартовской книжкі «Современника» за 1860 г. подъ заглавіемъ «Когда же придетъ настоящій день». Вотъ какъ разсказываетъ Головачова о томъ, какой сыръ-боръ загорівлся по поводу этой статьи.

«Добролюбовъ написалъ статью о повъсти Тургенева «Наканунь», и она была послана цензору Бекетову. Всъ, читавшіе эту статью, находили, что Добролюбовъ хвалилъ автора и отдаваль должное его таланту. Да пначе и быть не могло. Добролюбовъ настолько быль честепъ, что никогда не позволялъ себъ примъщивать къ своимъ отзывамъ о чыхъ либо литературныхъ произведеніяхъ своихъ личныхъ симпатій и антинатій. Некрасовъ пришелъ ко мнъ очень встревоженный и сказалъ:

«Ну, Добролюбовъ заварилъ кашу! Тургеневъ страшно оскорбился его статьей... И какъ это я сдёлалъ такой промахъ, что не отговорилъ Добролюбова отъ намёренія паписать статью о новой пов'єсти Тургенева для нынёшней книжки «Современника». Тургеневъ сейчасъ прислалъ ко мнё К. съ просьбой выбросить изъ

статьи все начало. Я еще не усивлъ ее прочитать. По словамъ Тургенева, переданнымъ мив К., Добролюбовъ будто бы глумится надъ его литературнымъ авторитетомъ и вся статья исполнена

какими-то недобросовъстными ехидиыми намеками.

«Я удивилась, какимъ образомъ могли попасть въ руки Тургенева корректурные листы статьи Добролюбова? Оказалось, что цензоръ Бекетовъ самъ отвезъ ихъ Тургеневу изъ желанія услужить. Не желая ссориться съ Тургеневымъ изъ-за статьи Добролюбова и увфренный, что Добролюбовъ согласится на уступки, Некрасовъ отправился объясияться къ Добролюбову.

«Чере зъ часъ, — разсказываетъ дальше Головачова, — Добролюбовъ пришелъ ко мив, и я услышала въ его голосв раздражение.

— Знаете ли, что продёлаль цензорь съ моей статьей?— сказаль онъ.

«Я ему отвѣчала, что все знаю; тогда Добролюбовъ продолжалъ:—Отличился Тургеневъ! По генеральски ведетъ себя... Удивилъ меня также и Некрасовъ, вообразивъ, что я способенъ на лакейскую угодливость. Въ виду нелѣпыхъ обвиненій на мою статью, я теперь ни одной фразы не выкину изъ нея.

«Добролюбовъ прибавилъ, что сейчасъ вдетъ объясняться къ цензору Бекетову. Я замътпла, что не стоитъ тратить время на

объясненія.

— Какъ не стоптъ! — возразилъ Добролюбовъ, — если у человъка не хватаетъ смысла понять самому, что нельзя дозволять себъ такое пецеремонное обращение со статьями, которыя онъ обязанъ цензуровать, а не развозить для прочтения — кому ему вздумается...

«Некрасовъ дважды въ этотъ день былъ у Тургенева, по, не заставъ его дома, оставилъ ему письмо и получилъ отвётъ, со-

стоящій изъ одной фразы:

«Выбирай:—я или Добролюбовъ.»

«Выло уже два часа ночи, когда Пекрасовъ вернулся изъ клуба. Озадаченный Тургеневскимъ ультиматумомъ и, ходя по комна-

тѣ, онъ говорилъ:

— Я внимательно прочель статью Добролюбова и положительно не нашель въ ней ничего, чёмъ могь бы оскорбиться Тургеневъ. Я это написаль ему, а онъ вотъ какой отвётъ мий прислалъ!.. Какая черная кошка пробъжала между нами? Остается одно: вовсе не нечатать этой статьи. Добролюбовъ очень дорожитъ журнальнымъ дёломъ и не захочетъ, чтобы изъ-за еге

статьи у Тургенева произошель разрывь съ «Современникомъ». Это новредить журналу, да и прибавить Добролюбову враговъ, которыхъ у него и такъ много; въ литературѣ обрадуются случаю, поднимутъ гвалтъ, на него посыпятся разныя сплетни, такъ что гораздо благоразумнѣе избѣжать всего этого... Я въ такомъ состоявін, что не могу идти къ нему объясняться, лучше вы передайте, какой серьезный оборотъ приняло дѣло.

«Я,—разсказываетъ Головачева,—отправилась къ Добролюбову; онъ удивился моему позднему приходу. Я придала шутливый

тонъ своему порученію и сказала:

— Я явилась къ вамъ, какъ нарламентеръ.

— Догадываюсь—предлагають сдаться?—съ усмѣшкой спросиль онъ.

— Разсчитывають на ваше благоразуміе, которое устранить важную потерю для журнала. Некрасовь получиль записку оть

Тургенева...

— Вфроятно Тургеневъ грозитъ, что не будетъ болте сотрудникомъ въ «Современникт», если напечатаютъ мою статью, — перебилъ меня Добролюбовъ. — Непонятно мит, для чего понадобилось Тургеневу придираться къ моей статьт? Опъ могъ бы прямо заявить Некрасову, что не желаетъ сотрудничать витетъ со мной. Каждый свободенъ въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ къ людямъ!.. Я выведу Некрасова изъ затруднительнаго положенія, я самъ не желаю быть сотрудникомъ въ журналъ, если мить нужно подлаживаться къ авторамъ, о произведеніяхъ которыхъ я чишу.

«Добролюбовъ не далъ мнъ возразить и добавилъ:

— Нѣтъ, ужъ если вы взялись за роль парламентера, такъ выполняйте ее по всѣмъ правиламъ и передайте мой отвѣтъ Не-красову.»

Некрасовъ очутился такимъ образомъ между двухъ огней: ему предстояло разорвать или съ Тургеневымъ, или съ Добролюбовымъ. Но какое высокое мѣсто ни занималъ Тургеневъ въ то время въ литературѣ, въ его лицѣ Некрасовъ терялъ только талантливаго беллетриста; между тѣмъ какъ вслѣдъ за Добролюбовымъ ушли бы и всѣ прочіе члены редакціи, въ рукахъ которыхъ было все веденіе журнала и которымъ журналъ былъ обязанъ въ то время главнымъ образомъ успѣхомъ. Понятно, что Некрасову пришлось пожертвовать своей многолѣтней дружбой съ Тугеневымъ, тѣмъ болѣе, что онъ и самъ могъ считать себя обиженнымъ Тургене-

вымъ, пристронвшимъ свой романъ «Наканунъ» не въ «Современникъ», а въ «Русскомъ Въстникъ». Разрывъ Тургенева съ «Современникомъ», надълавшій въ литературъ много шума и повлекшій за собой миого сплетень и всякаго рода инсинуацій, быль вийсти съ тимъ разрывомъ двухъ партій, или, правильний сказать, двухъ покольній — людей сороковыхъ годовъ и шестидесятыхъ.

## V.

Бользиь Добролюбова.—Путешестія за границей.—Смерть.

Мы видъли, что уже во время институтского курса Добролюбовъ прихварывалъ и вообще не отличался цвътущимъ здоровьемъ. Дурное питаніе въ институтскомъ пансіонь, петербургскій климать, крайне вредный для слабогрудыхъ людей, въ особенности для прідзжихь съ юга, усиленныя занятія, съ каждымъ годомъ все болье и болье осложиявшіяся, -- все это подтачивало здоровье Добролюбова, и въ 1860 г. обнаружились всв признаки быстро развивающейся чахотки.

«Когда по утрамъ онъ приходилъ ко мив пить чай, -- говорить Головачова, -- въ его лицъ не было ни кровинки; онъ страдалъ безсонницей, отсутствіемъ аппетита и чувствоваль сильную слабость».

«Въ прошломъ декабръ, – пишетъ Добролюбовъ въ письмъ къ М. И. Шимановскому, — я пріобр'влъ сильный хропическій бронхить, который при моемь образѣ жизни и при цетербургскомъ климатъ грозитъ перейти въ чахотку. Зимой я былъ серьезно боленъ, такъ что съ мёсяцъ не выходилъ никуда. Къ весив сталъ

поправляться, но плохо»...

Докторъ совътовалъ ему бросить всъ занятія и жать за границу; но не малаго труда стоило близкимъ и знакомымъ людямъ заставить Добролюбова послушаться этого совъта доктора. Опъ возражаль, что едва успёль развязаться съ долгомь, который сдёлаль его покойный отець, построивь себё домъ въ Нижиемъ, что дохода съ этого дома не хватаетъ на содержание и воспитание его сестеръ и братьевъ, и въ то время какъ на немъ лежитъ обязанность заботиться о нихъ, онъ будетъ отдыхать цёлый годъ и тратить деньги на путешествіе! И только когда всё окружающіе начали неотступно настанвать, чтобы онъ скорве вхаль за границу, онъ самъ понялъ, что ему необходимо возстановить силы. Некрасовъ же щедро снабдиль его деньгами и открылъ ему безграничный кредить. Добролюбовь въ концѣ мая 1860 г. уѣхалъ наконецъ за границу. Вратья его были отданы для приготовленія къ вступительному экзамену учителю П. С. Юрьеву, который бралъ

гимназистовъ на содержаніе.

Отправился Добролюбовъ, черезъ Берлинъ и Лейпцигъ, въ Дрезденъ. Какъ прежде, въ юности, по прівздв въ Петербургъ онъ не расщедривался въ письмахъ къ роднымъ и землякамъ на описаніе своихъ петербургскихъ внечатлвній, столь же скупъ онъ былъ и теперь относительно впечатлвній заграничныхъ. Письма его, какъ къ петербургскимъ друзьямъ, такъ и къ нижегородскимъ роднымъ, носятъ исключительно двловой характеръ.

«Описывать мои перейзды—печего, пишеть онъ въ одномъ изъ писемъ М. А. Кострову:—вст очень благополучно и просто совершаются по желизнымъ дорогамъ и на пароходахъ. Разсказывать о томъ, что видиль—объ этомъ въ книжкахъ можно читать гораздо лучше; остается спрашивать и извишать о здоровьи.—что

я дёлаю. Но и это не надо дёлать слишкомъ часто».

Въ Лейпцигви Дрезденвето поразило только изобиліе русскихъ. «До сихъ поръ, — нишетъ онъ къ М. И. Шимановскому, — я какъ будто все въ родной Руси. Можете себв представить, что вчера первый день еще видался мив такой, что я русскаго языка пе слышалъ. А то куда ни оглянись — вездв русскіе. Въ Дрезденв — такъ это доходитъ до неприличія. Въ театрв я разъ сидвлъ, буквально окруженный русскими: впереди, позади и справа были пары и тройки, которыя несли ужасивйшую дичь, воображая, что никто ихъ не понимаетъ; слва сидвлъ молчаливый господинъ, имввшій видъ немца. Я обратился къ нему съ какимъ-то вопросомъ относительно актеровъ: онъ мив ответилъ, что самъ не знаетъ, что онъ въ первый разъ въ здёмнемъ театрв; затвмъ оказалось, что это русскій».

Дрезденъ Добролюбову не понравился.

«Въ Саксонской Швейцаріи, пишеть онъ въ нисьмѣ П. Н. Казанскому, виды точно превосходные; но въ городѣ все такъ узко, темно, грязно, что онъ годится гораздо болѣе для напорамы, нежели для живого глаза. А въ напорамѣ онъ долженъ быть великолѣненъ, со своими узкими, закончеными зданіями, мутной и узенькой Эльбой, разрѣзывающей его, и свѣжей зеленью, которая его опоясываетъ, составляя контрастъ съ конотью и грязью стѣнъ. Все это на картинѣ должно имѣть очень внушающій видъ, потому что останутся одни очертанія, а натуральная грязь исчезиетъ».

Въ Дрезденъ Добролюбовъ совътовался съ докторомъ Вальтеромъ, который послаль его въ Швейцарію, въ Интерлакенъ, а потомъ куда-инбудь кунаться въ морт. Въ Интерлакенъ Добролюбовъ прітхаль въ началь іюля и началь здітсь леченіе сывороткой и альпійскимъ воздухомъ, которое на время возстановило его силы и здоровье, какъ объ этомъ иншетъ опъ своимъ инжегородскимъ роднымъ: «Первый місяцъ я быль все такъ-же плохъ, какъ и дома, но по крайней мітрів развлекся видомъ разныхъ містъ и людей. А второй місяцъ, который проведенъ мпой въ Швейцаріи, принесъ положительную пользу моему здоровью. Кто меня здітсь видіть, тотъ говорить, что я послів нетербургскаго уже значительно поправился. Я и самъ это замітаю, потому что теперь спокойнітье

и веселье смотрю на все»...

Въ началъ августа Добролюбовъ, черезъ Вернъ п Парижъ, отправился въ Діенъ, гдв втеченіе всего августа онъ браль морскія ванны; а въ началь сентября онъ былъ снова въ Парижь, гдъ ему предстоили очень непріятный хлоноты съ наспортомъ. Дело заключалось въ томъ, что, какъ мы уже видели, онъ находился на поминальной службъ при второмъ кадетскомъ корпусъ и, какъ служащій челов'єкъ, для путешествія за-границу им'єлъ отпускъ отъ корпуснаго начальства. Срокъ отпуска кончился, заграничный паспортъ, выданный ему на этотъ срокъ, потерялъ свое значеніе. Корпусное начальство почему-то отсрочку не разрішало, выходить же въ отставку Добролюбовъ боялся, такъ какъ срокъ его обязательной службы далеко еще не кончился, и Добролюбовъ не быль увърень, отпустять ли его въ отставку. Между темъ русское посольство въ Париже не хотело пропустить его на дальивишее путешествие съ просроченнымъ наспортомъ. Послв же увъреній его, что онъ ждетъ новаго наспорта, рішнло написать на старомъ наспорть, что онъ можеть возвратиться въ Россію черезъ Сардинію. Всявдствіе этой подписи и французская полиція начала его выпроваживать изъ Францін для возврата въ Россію. По счастью, незадолго передъ тъмъ Педагогическій институть быль закрыть, и начальство безь препятствій отпускало въ отставку бывшихъ казенныхъ воспитанниковъ его, не заставляя ихъ отслуживать требуемые года. Добролюбовь въ свою очередь быль уволень въ отставку 25-го сентября безъ всянихъ обязательствъ но бользии, и затымь на старомь наспорты ему написали отсрочку.

Проведя осень въ Парижъ, на зиму Добролюбовъ повхалъ въ Италію, во Флоренцію, въ Миланъ, въ Римъ, Неаполь, Мессину.

Въ Италін онъ пробыль до іюня 1861 г. Здёсь онъ ниёль последній, предсмертный романъ Такъ, въ письме къ одному петербургскому знакомому изъ Неаполя онъ между прочимъ пишетъ:

«Бздилъ я недавно къ Помпею и влюбился тамъ не въ танцовщицу помпейскую, а въ одну мессинскую барышию, которая теперь во Флоренцін, а педёли черезъ двё вернется въ Мессицу. Какъ видите, мий представлялся превосходный предлогъ йхать во Флорепцію, но я, признаться вамъ, - струсилъ и даже въ Мессинъ въроятно не буду отыскивать помпейскую незнакомку, хотя отецъ ея и далъ мит свой адресъ и очень радушно приглашаль къ себъ.»

Тимъ не мение Добролюбовъ не только разыскалъ своихъ помпейскихъ знакомыхъ, но и настолько сблизился съ дѣвушкой, что дёло дошло до сватовства. Родители ея были согласны выдать дочь за него, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ остался въ Италін. Добролюбовъ колебался и одно время быль готовъ согласиться на эти условія, но непзвъстно почему дъло разстроилось. Вотъ что пишетъ онъ по этому поводу одному своему нетер-

бургскому знакомому 12 іюня 61 г.:

«Я рышился вы то время отказаться оты будущихы великихы подвиговъ на поприщѣ россійской словесности и ограничиться, пока не выучусь другому ремеслу, ивсколькими статьями въ годъ и спромной жизнью въ семейномъ уединенін въ одномъ изъ уголковъ Италін. Поэтому вопросъ о томъ, сколько могъ бы я получать отъ «Современинка», живя за-границей, быль для меня очень серьезенъ. Я бы не думалъ объ этомъ, еслибы былъ одниъ; по у меня есть обязанности и въ Госсіп, и я зналъ, что при прежней платъ за статьи и при перемъпъ жизии я не могъ бы вырабатывать достаточно для всёхъ. Ваше упорство не отвъчать мив на мон вопросы отняло у меня возможность двиствовать решительно, и предположения мон разстроились и можеть быть навсегда. Вы скажете, что еслибъ мон предположения были такъ существенно важны для меня, то я не даль бы имъ разстроиться изъза такихъ пустяковъ. Скажете, что при серьезномъ ръщении я и писать долженъ быль не такъ, какъ вамъ писалъ тогда. Правда, по что же делать, если въ моемъ характере легкомысліе и спрытность соединяются такимъ образомъ, что я даже предъ самимъ собой боюсь обнаружить силу монхъ намфреній и начинаю чувствовать ихъ значеніе для меня только тогда, когда уже становится поздно.>

Около половины ионя Добролюбовъ отправился на родину, моремъ; но пути завзжалъ въ Лоины, по всей въроятности въ Константинополь, п въ началъ іюля быль уже въ Одессъ. Насколько поправилось его здоровье отъ этой заграничной пойздки, можно судить по тому, что въ Одессв у него хлыпула кровь горломъ, что заставило его замедлить дальнъйшее путешестые.

При всемъ этомъ, такъ какъ въ то время желёзныхъ дорогъ на югѣ еще нигдѣ не было, Добролюбову пришлось ѣхать на лошадяхъ, гдѣ въ дилижансѣ, гдѣ на перекладныхъ, постоянно глотая дорожную ныль,—нужно-ли говорить о томъ, какъ губительно дѣйствовало такое путеществіе по отечественнымъ дорогамъ. Тѣмъ не менѣе онъ успѣлъ заѣхать къ роднымъ въ Нижній-Новгородъ, за то пріѣхалъ въ Петербургъ совсѣмъ больнехонекъ.

Въ половинъ сентября Головачова, бывшая въ то время заграницей, получила отъ мужа (Нанаева) письмо, которое ее очень встревожило и огорчило: Добролюбовъ простудился и расхворался. Докторъ нашелъ, что у него очень серьезная болъзиь въ почкахъ. Она начала подумывать о возвращени въ Петербургъ для того, чтобы, если Добролюбову не будетъ лучше, по возможности удалить отъ него заботы о братьяхъ, и вообще доставить больному болъе удобствъ при его холостой обстановкъ. Вдругъ она получила слъдующее письмо отъ Добролюбова:

«Если вамъ возможно, то вернитесь поскоръй въ Петербургъ, ваше присутствие для меня необходимо. Я никуда не гожусь! Меня раздражаетъ всякая мелочь въ моей домашней обстановкъ. Вы можете видъть, пасколько я боленъ, если придаю значение пустякамъ. Я убъжденъ, что если вы приъдете, то мнъ легче будетъ перепести болъзнь. Я не буду распространяться о моей благодарности, если вы принесете для меня эту жертву. Отвътьте

мнъ пемедленно, можете-ли вы прівхать?»

Добролюбовъ въ это время уже не жилъ при Некрасовъ. Передъ его прівздомт дядя нанялъ вовую квартиру, въ которой Добролюбовъ и поселился вмѣстѣ съ нимъ и съ братьями. Когда Головачова, по прівздѣ, пошла посмотрѣть, какая у него квартира, она нашла, что квартира пикуда не годится для больного человѣка: мрачная, темпая и сырая. Когда она присмотрѣлась къ домашией обстановкѣ Добролюбова, то поняла причину его раздражительности. Дядя поминутно донималъ его жалобами на племянниковъ, на кухарокъ, постоянно заводилъ разговоры о томъ, какое тягостное бремя взялъ на себя, завѣдуя хозяйствомъ, обижался, что Добролюбовъ пе можетъ ѣсть жирный супъ и тощую курицу, зажаренную въ горькомъ маслѣ.

«Я, — разсказываетъ Головачева, — распорядилась присылать Добролюбову объдъ отъ насъ, а за это дядя его надулся на

меня».

Добролюбовъ попрежнему, если еще не съ удвоеннымъ рвені-

емъ заботился о журналѣ и, не обращая вниманія ни на какую

погоду, вздиль въ типографію и къ цензорамъ.

Въ самыхъ первыхъ числахъ октября онъ прівхаль къ Непрасову отъ цензора въ десятомъ часу вечера, сильно раздраженный темъ, что не могь уломать его, чтобы онъ пропустиль вычеркнутыя міста въ чьей-то статьі. Не смотря на всі убіжденія Некрасова, Добролюбовъ принялся за исправленіе статьи, по не прошло и часа, какъ человъкъ пришелъ сказать Головачовой, что Добролюбову пездоровится. Она нашла Добролюбова лежащимъ на дивант; у него былъ сильный пароксизмъ лихорадки, и онъ едва могъ проговорить: «согрѣйте меня!.. Только, ради Бога, не посылайте за докторомъ». Головачова укутала Добролюбова, напонла горячимъ чаемъ: послѣ озноба у пего сдълался сильный жаръ, и онъ такъ ослабълъ, что не могъ уже идги домой.

Непрасовъ распорядился послать рано утромъ заниску доктору Шенулинскому, чтобы онъ прівхаль осмотрьть Добролюбова,

но при этомъ сдълалъ-бы видъ, что посъщение случайное.

Шенулинскій, выслушавъ Добролюбова, объявилъ Некрасову, что діло принимаєть серьезный обороть, что Добролюбову не встать съ постели. Некрасовъ и Панаевы ръшили, что Добролюбову будеть удобите лежать въ большой сеттлой комнать, не-

жели въ его маленькой квартиркъ.

Силы Добролюбова уже не возстановлялись; но сиъ продолжалъ заниматься журналомъ: просматривалъ цензорскіе корректурные листы, читалъ рукописи; у него было столько силы воли, что опъ ничего не говорилъ о своемъ болезненномъ состояніи, и ему было непріятно, если кто-инбудь разспрашиваль о его здоровьи. Головачова стала замѣчать, что для Добролюбова сдѣлалось тягостно присутствіе постороннихъ лицъ; онъ пе принималь участія въ общемъ разговоръ, ложился на кушетку и закрывалъ себъ лицо газетой. Она запретила пускать къ нему постороннихъ. Добролюбовъ догадался объ этомъ и замътилъ ей:

— Вы угадываете мон мысли, я только-что хотиль васъ просить, чтобы вы никого ко мив не пускали, кромв Чернышевскаго.

Чернышевскій каждый вечеръ аккуратно приходиль посидѣть съ Добролюбовымъ, который всегда съ нетерпфијемъ ждалъ его прихода и оживлялся бесёдой съ нимъ.

Несмотря на физическую слабость, голова Добролюбова была попрежнему свъжа, и опъ живо интересовался общественными вопросами, литературой и журналомъ. Физически-же съ каждымъ

днемь онь слабель и угасаль; ему даже было трудно сидеть вы кресле; онь больше лежаль на кушетке, но продолжаль работать. Разь, вы последнихь числахь октября, принялся онь читать какую-то толстую рукопись, но оть слабости выропиль ее изь рукь. Онь тяжко вздохнуль, и этоть вздохь скорее походиль на стонь. Онь закрыль глаза и лежаль несконько минуть неподвижно. При этомь лицо его приняло такое страдальческое выраженіе, что, смотря на него, трудно было удержать слезы. Черезь песколько минуть Добролюбовь окликнуль Головачову.

«Я подошла къ нему, — разсказываетъ далѣе Головачова, — стараясь принять равподушный видъ. Онъ пристально посмотрѣлъ на меня, покачалъ съ укоризной головой и потомъ проговорилъ:

- Прочитайте-ка мнѣ рукопись, надо скорѣе дать юному автору отвѣтъ, онъ бѣдный навѣрное измучился, ожидая рѣше-

нія участи своего перваго произведенія.

«Я принялась читать рукопись, а Добролюбовъ лежалъ съ закрытыми глазами; я думала, что онъ дремлетъ, да и не до того ему было, чтобы впикать въ чтеніе, по оказалось, что онъ слѣдилъ за чтеніемъ и сдѣлалъ пѣсколько замѣчаній на счетъ невыдержанности характера героя романа. Чтеніе наше было прервано полученіемъ письма отъ сестры Добролюбова изъ Нижняго. Прочитавъ письмо. Добролюбовъ печальнымъ топомъ произнесъ:

— Мон сестры уже взрослыя, по воть братья!.. Онъ тяжко

вздохнуль и замолчаль.

«На другой день Добролюбовь быль задумчивь и чёмь-то сильно встревожень. Когда ему надо было ложиться спать и я хотёла уходить, онъ попросиль меня остаться еще не надолго, говоря, что у него есть до меня большая просьба.

— Только—прибавиль онъ—прежде дайте слово не разсирашивать меня ни о чемъ, какъ-бы ни показалось вамъ страннымъ

мое желаніе.

«Я дала слово.

— Наймите мит новую квартиру и переведите меня скорти въ нее... Я зналъ, что вы удивитесь, — тоскливо произнесъ онъ.

«Я отвъчала ему, что завтра-же утромъ пойду искать ему

квартиру.

— Не подумайте, что мив нехорошо у васъ, но такъ падо!.. Мив стыдно, что я сдвлался такимъ привередникомъ, что не могу лежать на своей старой квартирв. Мив падо теперь больше

свъта и воздуха. Я объ одномъ попрошу васъ, когда вы будете ванимать квартиру для меня, чтобъ она была поближе отъ васъ.

Я хочу, чтобъ мои братья были возлѣ меня.

«Я нашла квартиру черезъ домъ отъ насъ, въ домѣ Юргенса. Пока ее устранвали, прінскивали прислугу и т. п., прошла недѣля, впродолженіи которой Добролюбовъ ни о чемъ меня не разсирашиваль и быль вообще очень молчаливъ и печаленъ. Перваго или второго поября вечеромъ я сказала ему, что квартира совершенно готова. Добролюбовъ испуганно повторилъ:

— «Все готово? Значить я въ последній разь переночую у вась?» Онъ задумался и съ тяжкимъ вздохомъ прибавиль— «завтра утромъ, часовъ въ одиннадцать, перевезите меня... Только я васъ попрошу, чтобы никто со мной не прощался... Вы отъ меня поблагодарите Панаева и Некрасова... Мит и такъ будетъ тяжело».

«На другое утро, придя понть Добролюбова утреннимъ чаемъ, я замѣтила, что у него опухли глаза отъ слезъ. Человѣкъ Некрасова сказалъ мнѣ, что у Добролюбова всю почь горѣлъ огонь, и онъ раза два вставалъ съ постели и сидѣлъ подолгу въ креслахъ, положивъ руки на столъ и склонивъ на нихъ голову.

«Добролюбовь всегда встрвчаль меня утромь, улыбаясь и уввряя, что спаль хорошо; но вь это утро онь встрвтиль меня молча, хлебнуль два глотка чаю и легь на дивань къ ствнв. Я ждала, когда онь самь скажеть, что пора увзжать. У меня къ 11 часамь стояла у подъвзда карета и люди съ кресломъ ждали на лъстищт новой квартиры, чтобы внести больного въ третій этажь. Но проходиль чась за часомь, а Добролюбовъ все лежаль, не мёняя нозы. Некрасовъ и Панаевъ совтовали спросить его, хочеть-ли онъ тать, но я боялась еще сильные разстроить его. Наступиль часъ его объда. Я подошла къ нему и сказала, что объдъ подань. Добролюбовъ съ трудомъ привсталъ и удивленно спросиль:— «Неужели уже 4 часа?» пересёль на кресло къ столу, но теть ничего не захотъль и опять легъ на диванъ лицомъ къ ствнъ.

«Я подумала, что онъ отложиль свой перевздъ. Въ 9 часовъ вечера человъкъ Некрасова пришель ко мив и сказалъ, что Добролюбовъ зоветъ меня къ себъ. Я нашла его сидящимъ на диваит; онъ поддерживалъ голову руками, облокотившись локтями на колъни.

<sup>—</sup> Ради Бога, увезите меня скорѣй,—умоляющичъ голосомъ проговорилъ онъ.

«Я пошла распорядиться, а черезъ нѣсколько минутъ человѣкъ Некрасова прибѣжалъ опять за мпой, говоря, что больней безпокоится, что я его не везу.

— Какъ долго!.. скоръй одъвайте меня, - произнесъ Добро-

любовъ, когда я вошла.

«Одѣваніе его состояло въ томъ, чтобы надѣть большіе теплые сапоги. Я повязала ему горло теплымъ шарфомъ. Добролюбовъ со стономъ произпесъ: «какъ мнѣ тяжело!» упалъ лицомъ въ подушку и, качая головой, повторялъ: «тяжело, тяжело!..»

— Зачфиъ вы уфзжаете? останьтесь, —проговорила я.

«Добролюбовъ выпрямился и твердо произнесъ: «Нътъ, нътъ! надо утхать». Онъ всталъ и, не смотря на слабость, пошелъ въ въ передиюю, потребовалъ, чтобы скоръй нодали шубу. Но когда ее надъли, онъ не могъ перенести ея тяжести, опустился на стулъ и закрылъ глаза. Я и прислуга съ мипуту стояли передъ нимъ, не зная, что намъ дълать. Наконецъ Добролюбовъ встрепенулся и проговорилъ: «идемте».

«Его взяли подъ руки, свели съ лъстипцы и усадили въ карету. Я съла съ нимъ. Онъ молчалъ, пока мы подътхали къ его новой квартиръ. На подътздъ его хотъли носадить въ кресло, чтобы иссти на лъстицу. Онъ воспротивился этому, говоря: «взойду самъ». Но конечно едва мы довели его подъ руки до первой площадки, какъ онъ уже не могъ идти далъе и безропотно повиновался, когда его усадили въ кресло, понесли наверхъ, донесли до самой кровати, раздъли и положили въ постель. Онъ пеподвижно лежалъ иъсколько минутъ съ закрытыми глазами, потомъ обвелъ глазами комнату, посмотрълъ на меня, кивнулъ мнъ головой и слабымъ голосомъ проговорилъ: «я спать хочу».

«Онъ сналь болье часу. Чернышевскій и докторъ сидъли въ столовой. Добролюбовъ болье недъли какъ не хотълъ принимать лекарства и видъть доктора, сказавъ миъ: «Теперь не нуждаюсь пи въ докторахъ, пи въ ихъ лекарствахъ». Когда онъ проспулся,

то улыбнулся мив и проговориль: «мив теперь легче!»

«По моей просьой онъ выниль немпого бульону и потребоваль къ себй братьевъ, которымъ началъ говорить объ ихъ урокахъ. Когда я ему сказала, что пора спать и стала прощаться съ нимъ, онъ спросилъ меня, въ какое время и приду завтра. Я отвичала, что зайду напоить его утреннимъ чаемъ.

— Такъ рано? это было-бы очень хорошо, но вамъ надо отдохнуть, я васъ сегодня замучиль. Я сталъ ни на что не похожъ.

— Ложитесь-ка снать, усните хорошенько, — отвъчала я и спросила, не велъть-ли человъку лечь въ его комнатъ?

— Зачёмъ! вы вёдь позаботились обо всемъ, у кровати есть

снурокъ, я позвоню, если что будетъ мий нужно.

«Со дня перевзда Добролюбова на квартиру онъ уже не вставаль съ постели и не могъ болве двухъ минутъ держать въ рукахъ газету; но былъ спокоенъ. Чернышевскій два раза въ день навъщаль больного и, чтобы онъ не утомляль себя разговорами, оставался не болве получаса въ его комнать.

«Съ замѣчательнымъ терпѣніемъ Добролюбовъ переносиль возраставшую въ немъ слабость. Нанятый мной лакей говорилъ мнѣ о протости его характера: «за здоровымъ ходить больше хлонотъ,

чъмъ за такимъ больнымъ!... только дивиться на него!»

«10-го ноября, когда я утромъ пришла къ Добролюбову, то человѣкъ, отворивъ миѣ дверь, тревожно сказалъ: «Ахъ, Авдотья Яковлевна, нашему больному не хорошо, должно быть онъ всю ночь не спалъ; безъ ихъ звоика я не смѣлъ входить къ нимъ и, стоя у дверей, я слышалъ, что онъ стопалъ, а недавно у меня два раза спрашивалъ—не пришли-ли вы»...

«Добролюбовъ встрѣтилъ меня словами: — Мив вообразилось. что у васъ сдѣлался припадокъ болей въ печени и вы сегодия не придете ко мив, а у меня до васъ есть опять большая просьба—

эта будетъ послъдняя... Насилу дождался утра.

«Я видъла, что онъ сильно взволнованъ и что его лицо за ночь страшно измънилось.

— Прислали бы за мной, чёмъ ждать до утра! отвёчала я. — Не доставало только, чтобы я еще ночью не давалъ вамъ

покою!

— Говорите-же, что нужно мий сдилать?

— Привезите мий доктора, который вылечиль горло Некрасова.

«Я отвѣчала, что сейчасъ поѣду за докторомъ.

— Мит именно и хоттлось просить васъ, чтобы сами потхали, а то просить его запиской пройдеть много времени, да можетъ быть онъ еще и не прітдеть, а мит нужно его видеть сегодия... Непремтино сегодия!

Доктора съ большой практикой трудно застать дома, такъ что мив удалось только въ 4 часа его видвть. Но этотъ день у него былъ пріемный, и множество паціентовъ ждали его возвращенія домой.

Добролюбовъ быль правъ: еслибъ я не повхила сама, то док-

торъ не прівхаль бы, потому что находиль безполезнымь свой визить: доктору было изсѣстно, что Добролюбовь доживаеть послѣдніе дни, что его желаніе—одинь капризъ, о которомь онъ скоро забудеть. Но я упросила доктора прівхать, и онъ обѣщаль быть въ 7 часовъ.

— Все одив неудачи мив!— заметиль Добролюбовь, когда и явилась къ нему съ ответомъ доктора.—Я надеялся, что вы прівдете вместе съ нимъ... Ну, что делать, помучуюсь еще до его

прівзда...

«Докторъ прівхаль въ назначенный часъ, пробыль у Добролюбова съ четверть часа, и когда вышель отъ больного, то печально сказаль: «дия два или три развів протянеть... Я пропишу рецепть, чтобы не огорчить его... Онъ меня спрашиваль, можноли ему шамианское и устрицы? Давайте все, что онъ попросить!»

«Когда я вошла съ рецентомъ въ рукахъ къ Добролюбову, онъ сидѣлъ на постели, сжавъ свою голову руками. Увидѣвъ рецентъ, онъ насмѣшливо сказалъ: «Таки прописалъ лекарство! по-

жалуйства, не посылайте въ аптеку!»

«Глаза Добролюбова блествли, и онъ, первно улыбаясь, продолжалъ:

— Я чуть не разсмёнлся въ глаза доктору, когда онъ, послё обычныхъ докторскихъ утёшеній, отвётиль на мой вопрось—можно-ли шампанское и устрицы? — «Все можно!» — онъ не поняль моего вопроса и не выдержаль своей роли. Онъ вообразиль себъ, что говорить съ больнымъ, у котораго голова потеряла способность ясно понимать вещи...

«Добролюбовъ опять схватился за голову и съ отчаяніемъ

произнесъ:

— Умирать съ сознаніемъ, что пе успѣлъ ничего сдѣлать... Ничего! Какъ зло насмѣялась надо мной судьба!.. Пусть бы раньше послала мнѣ смерть! Хоть-бы еще года два продлилась моя жизнь, я успѣлъ-бы сдѣлать хоть что-нибудь полезное... теперь ничего, пичего!

«Онъ упалъ со стономъ на подушки, стиснулъ зубы, закрылъ глаза, и слезы потекли по его впалымъ щекамъ. Я была не въ силахъ смотрѣть на его страданія и также расплакалась. Про-лежавъ не болѣе минуты съ закрытыми глазами, онъ открылъ ихъ и слабымъ голосомъ проговорилъ:

— Не плачьте!.. Не совладаль я со своими расходившимися нервами!.. Перестаньте! Вы стыдите меня за мое малодушіе и глупость, которую я сдёлаль!.. Будемъ нопрежнему тверды... Нп

для васъ, ни для меня не быль неожиданностью исходъ моей больне! Встрътимъ конецъ, какъ слъдуетъ! Я теперь буду покоенъ!.. Больше не разстрою васъ, и вы постараетесь попрежнему быть тверды... Мнъ легче будетъ... Позовите ко мнъ братьевъ... Не бойтесь .. Я владъю собой!

«Добролюбовъ все это говорилъ съ большими перерывами. Мальчики пришли. Добролюбовъ спросилъ, готовы-ли у нихъ уроки къ завтраниему дию, пристально глядёлъ на пихъ, потомъ погладилъ каждаго по головё и съ улыбкой произнесъ: «Теперь идите кончать свои уроки», и онъ закрылъ глаза, но скоро опять открылъ ихъ и спросилъ:

— Чернышевскій здісь?

— Позвать его? спросила я.

«Добролюбовъ не вдругъ отвѣтилъ:—Нѣтъ, ему и миѣ будетъ тяжело!.. Желаю отъ души ему всего хорошаго, какъ въ его семейной жизни, такъ и въ его литературной дѣятельности. Я по-ирошу болѣе никого не впускать ко миѣ и вамъ-бы не слѣдовало

быть около меня. Я усталь, засну!

«Съ этого вечера Добролюбовъ сдѣлался молчаливъ. Онъ покорно выпивалъ бульопъ, когда я ему подавала, больше лежалъ съ закрытыми глазами. Откроетъ ихъ, поглядитъ на меня и опять закроетъ. Но слухъ у него сдѣлался чрезвычайно тонокъ: какъ бы тихо я ни сказала что-нибудь человѣку—опъ все слышалъ и просилъ меня не говоритъ шепотомъ. За три дня до его смерти я замѣтила, что онъ пачалъ не такъ внятио произносить слова. Я сообщила это доктору, и тотъ, желая удостовѣриться, не началась-ли уже агонія, тихонько вошелъ въ комиату. Но только-что опъ приблизился къ изголовью, Добролюбовъ открылъ глаза и спросилъ: — «кто вошелъ?»

«Я должна была солгать, что никого нѣтъ. На другой день не было уже сомнѣнія, что агонія началась: умирающій дышалъ тяжело, нижняя челюсть ослабѣла; онъ то высылаль меня отъ себя, то снова посылаль за мной человѣка. Желая мнѣ что-то сказать, онъ произнесъ нѣсколько словъ такъ невнятно, что я должна была нагнуться близко къ нему, и онъ, печально смотря на меня, спросилъ:

— Неужели я такъ уже плохо говорю?.. Можете меня спокойно выслушать?

— Могу, отвъчала я.

-- Поручаю вамъ монхъ братьевъ... Не позволяйте имъ тратить на глупости денегъ. Проще и дешевле похороните меня. — Вамъ трудно говорить, потомъ доскажете,—замѣтила я, видя его усиліе говорить громче.

— Завтра будеть еще труднѣй,—отвѣчаль онъ. — Положите мнѣ руку на голову! Вы для меня дѣлали то, что только могла

дёлать одна моя мать, и онъ замолкъ...

«Чернышевскій безвыходно сидѣль въ сосѣдней комнатѣ, и мы съ часу на часъ ждали кончины Добролюбова, но агонія длилась долго и, что было особенно тяжело, умирающій не теряль сознанія.

«За часъ или за два до кончины у Добролюбова явилось столько силы, что онъ могъ дернуть за сопетку у своей кровати. Онъ только что выслаль меня и человѣка... Но опять велѣлъ позвать меня къ себѣ. Я подошла къ нему, и онъ явственно произнесъ: «Дайте руку»... Я взяла его руку, она была холодная... Онъ пристально посмотрѣлъ на меня и произнесъ: «Прощайте... Пойдите домой! Скоро!»

«Это были его последнія слова... Въ 2 часа ночи (на 18 ноября)

онъ скончался.

«Втеченіе двухъ дией съ утра до вечера масса публики перебывала у покойника. Въ день похоронъ я въ восьмомъ часу пошла проститься съ нимъ, нока еще никого не было (въ 9 час. назначенъ былъ выносъ), но на дворѣ уже собралось множество народу, на лѣстницѣ также едва можно было пройти. Около дома и на улицѣ также стояла толпа. Я не поѣхала на кладбище, потому что чувствовала себя совершенно больной Въ 9 часовъ я нодошла къ окну своей компаты. Вся улица была запружена народомъ, хотя для любителей торжественныхъ похоронъ не па что было поглазѣть, потому что не было никакихъ депутацій, ни вѣнковъ. Нѣсколько священниковъ явились безъ приглашенія проводить покойника. Простой дубовый гробъ безъ вѣнковъ и цвѣтовъ понесли на рукахъ, а парныя дроги и двѣтри наемныя кареты слѣдовали за процессіей.»

Похоронили Добролюбова па Волковомъ кладбищѣ на литераторскихъ мосткахъ. Надъ могилой его возвышается каменная илита съ лаконической надписью: «Николай Александровичъ Добролюбовъ, родился 27-го ноября 1836 г., умеръ 17-го ноября

1861 r.»

## VI.

Характеристика литературной деятельности Добролюбова.

Мы уже говорили въ пачалѣ первой главы, что Добролюбовъ запимаетъ центральное мѣсто между Бѣлинскимъ п Писаревымъ, составляетъ какъ бы переходъ отъ перваго ко второму, отъ эно-

хи сороковыхъ годовъ къ шестидесятымъ.

Это серединное положение Добролюбова обусловливается и характеромъ второй половины пятидесятыхъ годовъ, во время которой развернулась литературная діятельность Добролюбова. Эпоха эта въ свою очередь была переходомъ отъ сороковыхъ годовъ къ шестидесятымъ. Въ философскомъ отношеніи міросозерцаніе передовыхъ, мыслящихъ кружковъ русскаго общества совершало въ это десятилфтіе переходъ отъ гегелевой метафизики къ реализму англійскихъ и французскихъ философовъ; въ правственномъ отношенін отъ того мистическаго дуализма, въ духѣ котораго получали воспитание всь предшествовавшия покольния, -- нъ монизму и утилитаризму. Въто же время въ практическихъ сферахъ--это было время сильнаго общественнаго энтузіазма, общаго подъема духа, причемъ на первый планъ начали ставиться вопросы политическаго характера, и люди ждани отъ предстоящихъ реформъ прогресса не только общественной жизни, по и личности въ ея индивидуальномъ развитін. Все это движеніе какъ нельзя болфе ярко отражается во всфхъ статьяхъ Добролюбова, и онъ въ этомъ отношеніи является напболье типическимъ выразителемъ той переходной эпохи, въ предълахъ которой совершилась его литературная деятельность.

Такъ, что касается общаго міросозерцанія Добролюбова, то мы видѣли уже изъ его біографіи, что опъ получилъ воспитаніе въ дореформенные годы въ духѣ именно того мистицизма и дуализма, въ которомъ воспитывались въ началѣ 50-хъ годовъ всѣ его сверстинки. Не только на семинарской скамъѣ, но и во время институтскаго курса мы видимъ въ немъ суроваго аскета, непрестанно боровшагося съ грѣшной плотію и стремившагося закалить себя отъ всякихъ молодыхъ страстей и собласновъ. Не къ концу курса и къ пачалу литературной дѣятельности Добролюбова въ немъ совершился умственный нереломъ: мракъ мистицизма и аскетизма разсѣялся, и онъ вступилъ на почву реализма. И дѣйствительно, въ тѣхъ немпогихъ статьяхъ, въ

которыхъ наиболье ясно и опредъленно выражается общее міросозерцаніе Добролюбова (каковы: «Жизнъ Магомета», соч. Вашингтона Првинга: «Буддизмъ, его догматы, исторія и литература», соч. Васильева, и «Органическое развитіе человыка въ связи съ его умственной и нравственной дъятельностью»), онъ является передъ нами вполнт реалистомъ. Такъ, въ стать в «Органическое развитие человика» Добролюбовъ говорить, что «въ наше время уснихи естественныхъ наукъ, избавившие нист уже от многих предризсудковь, дали намъ возможность составить болже здравый и простой взглядъ на отношеніе между духовной и телесной деятельностью человека»... «Въ возведении видимыхъ противоръчій, говоритъ онъ далье, —къ естественному единству-великая заслуга новъйшей науки. Только новъйшая паука отвергла схоластическое раздвоение человъка и стала разсматривать его въ полномъ, неразрывномъ составъ, тълесномъ и духовномъ, не стараясь разобщать ихъ. Она увидала въ душ' именно ту силу, которая проникаетъ собою и одушевляеть весь телесный составь человека...» и т. д.

Изъ этого монистическаго взгляда на человъческую природу вытекаетъ система правственности, прямо противоположная прежнему дуалистическому воззрънію. Сообразно послъднему, въ человъкъ постоянно совершается борьба между высшими, духовными, стремленіями и низшими, чувственными, а добродътель заключается въ томъ, чтобы, побъждая страсти и похоти, принуждать себя силой воли слъдовать правственнымъ правиламъ и законамъ, предписаннымъ намъ свыше.

На почет же монизма возникла новая система правственности, основанная во-первыхъ на «утилитаризмъ», выводившемъ всъ самыя высокія духовныя стремленія человька изъ побужденій и видовъ сначала личной, а затьмъ общественной пользы; а во-вторыхъ— на теоріи органической естественности и свободы всъхъ психическихъ движеній. Объ эти теоріи были въ большой модъ виродолженіи всъхъ шестидесятыхъ годовъ, и Добролюбовъ былъ первый ихъ провозвъстникъ. При каждомъ удобномъ случато онъ возставалъ противъ людей, руководящихся въ жизни не свободными, естественными влеченіями своей природы, а мертвыми, разсудочными или предписанными со стороны принципами. Намоболье полно выражена эта теорія правственности Добролюбовымъ въ двухъ его статьяхъ: о Станкевичт и «Русская цивилизація,

сочиненная г. Жеребиовымі». Такъ, въ стать во Станкевичъ онъ говоритъ:

У насъ очень часто превозносять человька тымь всесторонные, чымь болье онь принуждаеть себя кы добродытели. Но, по нашему мишню, холодные послыдователи добродытели, исполняющие предписания долга только потому, что это предписано, а не потому, чтобы чувствовали любовь кы добру, такие люди не совсымы достойны иламенныхы восхвалений. Эти люди жалки сами по себы. Ихы чувства постоянно представляють имы счастие не вы исполнении долга, а вы нарушении его; но они жертвуюты своимы благомы, какы они его нопимаюты, отвлеченному принципу, которий принимаюты безы внутренняго сердечнаго участия. Поэтому они всегда несчастны оты своей добродытели, жалуются на свои многотрудные подвиги и часто оканчиваюты тымы, что ожесточаются противы всего на свыты.

«Кажется, не того можно назвать истинно-правственнымъ, кто только терпить надъ собою велёнія долга, какъ какое-то тяжелое иго, какъ «правственные верпги», а именно того, кто заботится слить требованія долга съ потребностями внутренняго существа своего, кто старается переработать ихъ въ свою плоть и кровь внутреннимъ процессомъ самосознанія и саморазвитія, такъ чтобы они не только сдёлались настоятельно необходимыми, но и составляли внутреннее на-

слажденіе...

«Скажуть, что въ подобномъ направлении выражается очень сильно собственный эгонзмъ человъка, и этому эгонзму какъ будто подчиняются вев другія, высшія чувствованія. По мы спросимъ: кто же когда нибудь могъ освободиться отъ действія эгопзма, и какое наше действіе не имфеть эгонзма своимь главнымь источникомь? Мы веф ищемъ себь лучшаго, стараемся удовлетворить своимъ желаніямъ и потребностямь, стараемся добиться счастія. Разница только въ томъ, кто какъ понимаеть это счастіе. Есть конечно грубые эгонсты, которыхъ взглядъ чрезвычайно узокъ и которые понимають свое счастье въ грубыхъ наслажденіях в чувственности, въ униженін передъ собою другихъ и т. п. Но выдь есть эгоизмъ другого рода. Отецъ, радующійся успъхамъ своихъ дътей, -- тоже эгонстъ; гражданинъ, принимающій близко къ сердцу благо своихъ соотечественниковъ, - тоже эгонстъ; въдь это онь, именно онь самь чувствуеть удовольствие при этомъ; въдь онъ не отрекся отъ себя, радуясь радости другихъ. Далъе если человъкъ жертвуеть чемъ-нибудь своимъ для другихъ, и тогда эгонзиъ не оставляеть его. Онъ отдаеть бъдняку деньги, приготовленныя на прихоть; это значить, что онъ развился до того, чтопомощь бёдияку доставляеть ему больше удовольствія, нежели исполненіе прихотей. Но если онъ дѣлаетъ это не по влеченію сердца, а потому только, что считаетъ своимъ долгомъ, -тутъ уже дъйствіене свободное, а принужденное; но и здъсь все-таки есть эгонзмъ. Почему нибудь человъкъ предпочитаетъ же предписаніе долга своему собственному влеченію. Если въ немъ ніть любви, есть страхъ. Онъ опасается, что нарушение долга повлечеть за собой наказаніе или какія-нибудь другія непріятныя последствія; за исполненіе же онъ надъется награды, доброй славы и т. п. При внимательномъ разсмотрѣнін и окажется, что побужденіемъ дѣйствія формально добродътельнаго человъка служить эгонзмъ очень мелкій, называемый тщеславіемъ, малодушіемъ и т. н. Право, хвалить за это нечего.»

Въ эстетическихъ воззрѣніяхъ Добролюбова болѣе чѣмъ во всѣхъ другихъ мы видимъ переходное положеніе отъ взглядовъ 40-хъ годовъ къ взглядамъ 60-хъ. Такъ, съ одной стороны взгляды Добролюбова вполнѣ почти сходятся съ эстетическими идеями Бѣлипскаго въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности послѣдняго. Такъ, подобно Вѣлипскому, Добролюбовъ проновѣдывалъ теорію искусства для жизни и отрицалъ эстетическую критику, прямо говоря въ своей статьѣ «Когда жее придет» настоящій день», что эстетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувствительныхъ барышень и что малому зпакомству съ чувствительными барышнями онъ одолженъ тѣмъ, что пе умѣетъ ппсать такихъ пріятныхъ и безвредпыхъ критикъ. Но въ то же время, онять-таки подобно Бѣлинскому, онъ отрицалъ и тенденціозное, надуманное творчество, требуя, чтобы оно было вполнѣ естественно и непроизвольно.

Такъ, въ началѣ своей статьи «Сеттлый лучь въ темномъ

иарствы» онь прямо говорить:

«Мы нисколько не думаемь, чтобы всякій авторь должень быль нздавать свои произведенія подъ вліяніемъ изв'єстной теорін: онъ можеть быть какихъ угодно мивній, лишь бы таланть его быль чутокъ къ жизненной правдъ. Художественное произведение можетъ быть выраженіемъ изгастной иден, не потому что авторъ задался этой идеей при его созданін, а потому что автора его поразили такіе факты дъйствительности, изъ которыхъ эта пдея вытекаетъ сама собой. Такимъ образомъ напримъръ философія Сократа и комедін Аристофана въ отношенін къ религіозному ученію грековъ служать выраженіемъ одной и той же иден-разрушения древнихъ върований; по вовсе нътъ падобности думать, что Аристофанъ задавалъ себъ именно эту цъль для своихъ комедій; она достигается у него просто картиной правовъ того времени. Изъ его комедій мы рітительно убіждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой мноологіи уже прошло; то-есть онъ практически приводить насъ къ тому, что Сократъ и Платонъ доказывають философскимъ образомъ.»

Но всемь этимь и ограничивается сходство взглядовь на искусство Добролюбова и Вёлинскаго. Рядомь съ этими тождественными взглядами мы видимъ иные, въ которыхъ выражается въ свою очередь переходъ Добролюбова отъ метафизики къ реализму. Такъ Вёлинскій хотя и говорить, что ноэтъ отличается отъ ученаго лишь тёмъ, что мыслить не иначе, какъ живыми образами, но оставался еще на метафизической почвъ гегеліанства, полагалъ, что во всякомъ случать искусство представляетъ свою особенную область, не имъющую инчего общаго съ наукой. Добролюбовъ вследъ за Белинскимъ повторяетъ, что разница между художникомъ и мыслителемъ лишь та, что одинъ мыслитъ конкретнымъ образомъ, никогда не теряя изъ виду частныхъ явленій, а другой стремится все обобщать, слить частные признаки въ общей формулѣ. Но въ то же время, подъ вліяніемъ извѣстной диссертаціи Чернышевскаго «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности», Добролюбовъ отрицалъ всякую существенную разницу между истипнымъ знапіемъ и поэзіей и отсюда выводилъ второстепенное, служебное значеніе искусства.

«По существу своему, — говорить онь въ стать « Сеттлый лучь въ темномъ царствъ», — литература не имъетъ дъятельнаго значенія; она только или предлагаеть то, что нужно сдълать, или изображаеть то, что дълается и сдълано. Въ первомъ случав она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки; во второмъ—изъ самихъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ, вообще говоря, литература представляетъ собой силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандъ, а достоинство опредъляет-

ся тъмъ, что и какъ она пропагандируетъ.»

Выдёляя затёмъ нёсколькихъ геніальныхъ поэтовъ, вродё Шиллера, Данте, Гёте и Байрона, которые, служа полифишими представителями въ высшей степени человъческаго сознанія въ извъстную эпоху и съ этой высоты обозръвая жизнь людей и природы и рисуя ее передъ нами, возвышались надъ служебной ролью литературы и становились въ рядъ историческихъ деятелей, способствовавшихъ человъчеству въ яснъйшемъ сознании его живыхъ силъ и естественныхъ наклонностей, Добролюбовъ затемъ говорить: «что же касается до обыкновенныхъ талантовъ, то для нихъ именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не представляя міру ничего новаго и невѣдомаго, не намѣчая новыхъ путей въ развитін челов вчества, не двигая его даже и на принятомъ нути, они должны ограничиваться болже частнымъ, соціальнымъ служеніемъ: они проводять въ сознаніе массъ то, что скрыто передовыми деятелями человечества, раскрывають и проясняють людямь то, что въ нихъ живеть еще смутно и неопредѣленно».

Проводя далье все ту же параллель между наукой и искусствомъ, Добролюбовъ прибавляетъ: «результатъ одинъ и значение двухъ дъятелей было бы одно и то же; но исторія литературы показываетъ намъ, что, за немпогими исключеніями, литераторы обыкновенно опаздываютъ, подмѣчаютъ и рисуютъ возникающее движеніе тогда уже, когда оно довольно явственно и сильно, за то впрочемь они ближе къ понятіямъ массы и больше имѣютъ въ ней усиѣха; они подобны барометру, съ которымъ всякій справляется, между тѣмъ какъ метеоролого-астрономическихъ выкладокъ пикто не хочетъ знать... Такимъ образомъ,—говоритъ Добролюбовъ въ заключеніе,—признавая за литературой главное значеніе пропаганды, мы требуемъ отъ пея одного качества, безъ котораго въ ней не можетъ быть никакихъ достоинствъ, именно «правды».

Въ подобномъ принисываніи литературѣ самой скромной служебной роли барометра, проведенія въ массы педоступныхъ ей паучныхъ идей нельзя не видѣть задатковъ того еще болѣе смѣлаго и послѣдовательнаго отрицанія искусства, до котораго нѣсколько лѣтъ спустя дошелъ Писаревъ и какое проходитъ сквозь

всв шестидесятые годы.

Въ то же время, разъ Добролюбовъ всталъ на ту точку зрѣнія, что искусство должно служить для проведенія научных идей въ темныя массы, то изъ этого положенія вполнѣ естественно и послѣдовательно онъ долженъ былъ вывести отрицательный взглядъ на всю предшествующую русскую литературу, которая, совершенно игнорируя темныя массы, существовала для небольшого меньшинства образованныхъ людей, выражая ихъ интересы, симпатіи и антипатіи. ІІ дѣйствительно, въ статьѣ «О степени участія народности въ развитіи литературы» Добролюбовъ высказываетъ между прочимъ слѣдующаго рода взгляды, до того времени еще не встрѣчавшіеся въ нашей литературѣ:

•Напрасно у насъ и громкое название пародных писателей; народу къ сожалѣнію вовсе нѣть дѣла до художественности Пушкина, до пленительной сладости стиховъ Жуковскаго, до высокихъ нареній Державина и т. д. Скажемъ больше: даже юморъ Гоголя и лукавая простота Крылова вовсе не дошли до народа. Ему не до того, чтобы наши книжки разбирать, если даже онъ и грамотъ выучится; онъ долженъ заботиться о томъ, какъ бы дать средства нолмилліону читающаго люда прокормить себя и еще тисячу людей, которые пишутъ для удовольствія читающихъ. Забота не малая! Она-то и служить причиной того, что литература досель имъетъ такой ограниченный кругъ дъйствія... Массѣ народа чужды наши интересы, непонятны наши страданія, забавны наши восторги. Мы д'яйствуемъ и нишемъ за немпогими исключеніями въ интересахъ кружка, болье или менье незначительнаго: оттого обыкновенно взглядъ нашъ узокъ, стремленія мелки, всь понятія и сочувствія посять характерь партіальности. Если и трактуются предметы, прямо касающіеся народа и для него интересные,

то трактуются опять не съ общесправедливой, не съ человъческой, не съ народной точки зрънія, а непремьнию въ видахъ частныхъ интересовъ той или другой партін, того или другого класса.»

Въ этихъ словахъ вы слышите голосъ въка съ его неодолимой тягой къ народу: въ нихъ выражается впервые возникшее горькое сознаніе поистинъ жалкаго значенія литературы, существующей для нечтожной горсти интеллигенціи, теряющейся въ несм'єтныхъ массахъ темнаго люда. Изъ этого великаго сознанія вытекла естественная мысль, что даже и Пушкина нельзя назвать вполив народнымъ инсателемъ. «Народность, — говоритъ Добролюбовъ (т. I, стр. 599), — понимаемъ мы не только какъ умѣнье изобразить красоты природы мъстной, употребить мъткое выражение, подслушанное у народа, върно представить обряды, обычан и т. п. Все это есть у Пушкина; лучшимъ доказательствомъ служитъ его «Русалка». Но чтобы быть поэтомь истинно народнымь, надо больше: надо проникнуться народнымь духомь, прожить его жизнью, стить вровень съ нимь, отбросить вст предразсудки сословій, книжнаго ученья и пр., прочувствовать ст нимт простымь чувствомь, какимь обладаеть народьэтого Пушкину не доставало».

Подобное опредъление народнаго писателя представляеть собой самое въщее и великое откровение столь славной эпохи, какъ конецъ пятидесятыхъ годовъ, и такого лучшаго представителя той

эпохи, какимъ былъ Добролюбовъ.

Изъ всёхъ вышеозначенныхъ эстетическихъ взглядовъ Добролюбовъ и выводилъ критеріи своей критики, которую онъ называлъ по всей справедливости реальной. Реальная критика, по мивнію Добролюбова, должна относиться къ произведенію художинка точно такъ-же, какъ къ явленіямъ дійствительной жизни: она изучаеть ихъ, стараясь опредёлить ихъ собственную порму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты; нередъ ея судомъ стоятъ лица, созданиыя авторомъ, и ихъ дъйствія; она должна сказать, какое впечатлёніе производять на нее этп лица, и можетъ обвинить автора только за то, ежели внечатлъніе это неполно, неясно, двусмысленно. Какъ скоро въ писатель, художникъ признается талаптъ, т. е. умънье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то уже въ силу этого самаго признанія произведенія его дають законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркою для таланта

писателя будеть здёсь то, до какой степени шпроко захвачена имъ жизнь, въ какой мёрё прочны и многообъятны тё образы,

которые имъ созданы.

Для критики, по мивнію Добролюбова, тв только произведенія и важны, въ которыхъ жизпь сказалась сама собой, а не по заранье придуманной авторомъ программь. Такъ, о романь Писемскаго «Тысяча душъ» Добролюбовъ пичего не говорилъ, потому что, по его мивнію, вся общественная сторона этого романа насильно приглана къ заранье сочиненной идеъ, и положиться на правду и живую дъйствительность фактовъ невозможно, потому что отношеніе къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво...

Подобныя задачи, выставляемыя Добролюбовымъ для критики, дёлая критику не только реальной, но и публицистической, какъ нельзя болье соотвътствовали тому сильному общественному движенію, какое въ то время совершалось, и совершенио подходили къ энохъ, въ которую и беллетристы, и драматурги, и поэты, и историки, а тымъ болье критики выступали въ своихъ произведеніяхъ и трактатахъ прежде всего публицистами. Не уступилъ въ этомъ отношеніи общему настроенію и Добролюбовъ, и его лучшіе критическіе этюды, каковы: «Темное царство», «Лучъ свыта въ темномъ царство», «Что такое Обломовщина», «Когдане придет в настоящій денъ»,—заключають въ себъ глубокій и всесторонній анализъ существенныхъ сторонъ русской жизни.

Взгляды, проводимые Добролюбовымъ въ качествъ публициста, можно раздёлить на двё категоріи. Одни стоять на чистокультурно-исторической почев, выходять изъ анализа техъ натріархальныхъ отношеній, какія перешли къ намъ по наслідію отъ допетровской старины и сохранялись въ жизни того времени во многихъ явленіяхъ семейнаго и общественнаго быта. Таковы были деспотизмъ и своеволіе со стороны старшихъ, и безправіе, безпрекословное подчинение авторитету, отсутствие всякой самостоятельности и полное обезличение со стороны младшихъ. Анализируя различные степени и виды деморализаціи, проистекающіе изъ подобнаго порядка вещей, Добролюбовъ ставилъ въ противоположность старымъ, отжившимъ началамъ новыя, въ основѣ которыхъ стоитъ не страхъ, а любовь п довъріе, и которыя требуютъ, чтобы жизнь развивалась свободно и естественно безъ всякихъ стёсненій и насилованій, и каждой личности предоставлена была полная самостоятельность во всёхъ благихъ и законныхъ проявленіяхъ ся воли.

Въ этомъ отношени статьи вродъ «Темное царство», «Деревенская экизнь помпьщика въ старые годы» или «О значенін авторитета въ воспитаніи»— представляють не одипь только анализъ художественныхъ образовъ, фактовъ и взглядовъ, какіе критикъ находиль въ разбираемыхъ произведеніяхъ и статьяхъ. Содержаніе подобныхъ этютовъ совершенно выходить изъ рамокъ критики въ тъсномъ смыслъ этого слова. Они представляютъ собою замаскированные публицистические трактаты, касающиеся самыхъ существенныхъ основъ русской жизни, и перъдко заключають въ себъ глубокій аллегорическій смыслъ.

Ко второй категорін мы можемъ отнести статьи, въ которыхъ Добролюбовъ, не ограничиваясь одной культурно-исторической почвой, переходиль на почву экономическую и начиналь разбирать русскую жизнь со стороны отпошенія труда къ капиталу, людей, закаленныхъ тяжной борьбой за существованіе, къ людямъ изивженнымъ и обезволеннымъ тунеядствомъ и праздностью, наконецъ

со стороны отношеній интеллигенцін къ народу.

Съ наибольшей глубиной и смёлой послёдовательностью подобный анализъ проведенъ въ стать в «Что такое Обломовщини». Характеризуя въ этой стать в героя романа Гончарова, какъ помѣщичій типъ, возросшій на почвѣ крѣпостного права, Добролюбовъ вслёдъ затёмъ проводить поразившую современниковъ смёлую аналогію между Обломовымъ и цёлымъ рядомъ героевъ своего времени — Онфгинымъ, Печоринымъ, Бельтовымъ, Рудинымъ. Конечно, если вы будете разсматривать встхъ этихъ героевъ какъ художественные типы, принадлежавшіе пъ различнымъ эпохамъ, они покажутся вамъ мало похожими другъ на другъ. Но такъ какъ они вст принадлежать къ одной средт, развившейся на почвт крепостного права и деморализованной имъ, то попятио, что они должны сходиться между собой въ иткоторыхъ чертахъ, составляющихъхарактеристическую особенность этой среды. «Обломовка, говоритъ Добролюбовъ. — есть наша прямая родина, ея владъльцы наши воспитатели, ел триста Захаровъ всегда готовы къ нашимъ услугамъ. Въ каждомъ изъ насъ сидитъзначительная часть Обломова, и еще рапо писать намъ надгробное слово (Обломовкѣ)». Приравнивая такимъ образомъ всю русскую интеллигенцію къ обломовскому типу, Добролюбовъ говоритъ:

«Если я вижу теперь помѣщика, толкующаго о правахъ человъчества и о необходимости развитія личности, --я уже съ нервыхъ словъ его знаю, что это Обломовъ.

«Если встрѣчаю чиновника, жалующагося на запутанность и обре-

менительность дёлопроизводства, онъ Обломовъ.

«Если слышу отъ офицера жалобы на утомительность нарадовъ и смѣлыя разсужденія о безполезности тихаю шага и т. п., я не сомнѣ-

ваюсь, что онъ - Обломовъ.

«Когда я читаю въ журналахъ либеральныя выходки противъ злоупотребленій и радость о томъ, что наконецъ сдёлано то, чего мы давно надёнлись и желали,—я думаю, что это все пишутъ изъ Обломовки.

«Когда я нахожусь въ кружкѣ образованныхъ людей, горячо сочувствующихъ нуждамъ человѣчества и втеченіе многихъ лѣтъ съ пеуменьшающимся жаромъ разсказывающихъ все тѣ же самые случан (а иногда и новые) о взяточникахъ, о притѣсненіяхъ, о беззаконіяхъ всякаго рода, — я невольно чувствую, что я перешелъ въ старую Обло-

MOBEV.

«Остановите этихъ людей въ ихъ шумномъ разглагольствование и скажите: «вы говорите, что не хорошо то и то; что же пужно дѣлать?» Они не знаютъ... Предложите имъ самое простое средство, — они скажутъ: «да какъ же это такъ вдругъ». Непремѣнно скажутъ, потому что Обломовы иначе отвѣчать не могутъ!.. Продолжайте разговоръ съ ними и спросите: что же вы намѣрены дѣлать? — Онѣ вамъ отвѣтятъ тѣмъ, чѣмъ Рудинъ отвѣтилъ Натальѣ: «Что дѣлать?! разумѣется, покоряться судьбѣ. Что же дѣлать? Я слишкомъ хорошо знаю, какъ это горько, тяжело, невыпосимо, но посудите сами...» и пр. Больше отъ инхъ вы ничего не дождетесь, потому что на всѣхъ ихъ лежитъ печать Обломовщины.»

Эта выдержка даетъ намъ ключъ къ тому крайне скентическому, отрицательному взгляду, который проводиль Добролюбовъ впродолженіи всей своей литературной ділтельности, — на возбужденіе и радужное пастроспіе, замічаемое имъ въ обществів. Онъ постоянно указываль на непрочность и эфемерность всего этого движенія, возникшаго въ средь, которая по самому существу своему инертна и неспособна къ мало мальски серьезному отношенію къ жизии. «Всмотритесь, — говориль онъ постоянно, — въ характеръ обличеній, — вы безъ особеннаго труда замітите въ нихъ нѣжность неслыханную, доходящую до приторности, равняющуюся развѣ только нѣжности, обнаруженной во взаимныхъ отношеніяхъ тёхъ достойныхъ друзей, один изъ которыхъ у Гоголя мечтаютъ о томъ, какъ «высшее начальство, узнавъ о ихъ дружбъ, пожаловало ихъ генералами». «Конечно это плохо, это гадко, безумно, отвратительно», -- говорять всё обличители, не скупясь на сильные эпитеты, --- и вы думаете: вотъ молодцы-то, вотъ энергические-то дъятели!.. Погодите немножко: это въ нихъ говоритъ Собакевичъ; но Маниловъ не замедлить вступить въ свои права, и у нихъ тотчасъ явится и мостикъ черезъ рфчку, и огромифиций домъ съ такимъ высокимъ бельведеромъ, что оттуда можно видъть даже Москву».

Въ противовъсъ этимъ отрицательнымъ качествамъ интеллигенціи Добролюбовъ постоянно выставлялъ народъ, въ которомъ одномъ онъ видълъ воплощеніе всѣхъ своихъ высшихъ правственныхъ идеаловъ и полагалъ единственную надежду на возрожденіе общества. Такъ, въ статьъ «Черты для характеристики рус-

скаго простонародья», мы читаемъ следующее место:

«Общее разслабленіе, бол'взненность, песпособность къ глубокой, сосредоточенной страсти характеризують если не всехъ, то большинство нашихъ «цивилизованныхъ» собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего нмъ жалко. Желають они-такъ, что жить безъ того не могуть, а все-таки инчего не делають для осуществленія своихъ желаній; страдають они такъ, что умереть лучше, а живуть себъ, инчего, только меланхолическій видъ принимають. Не то у простого человѣка: онъ или неглижируетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ и ужъ не толкуеть о своихъ желаніяхъ, или ужъ если привяжется, если ръшится, то привяжется и ръшится эпергически, сосредоточенно, пеотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшать его, когда ихъ нужно одольть для достиженія страстно желаннаго н глубоко задуманнаго. Если ужъ нельзя достигнуть, простой человѣкъ не останется сложа руки; по малой мѣрѣ онъ измѣнитъ свое положеніе, весь образь своей жизни, убъжить, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдеть; часто онь просто естественнымь образомь не переживеть неудачи въ достижении цели, которая уже проинкла въ существо его и сделалась ему необходима въ жизни; если же физическое сложение его слишкомъ кръпко и можетъ выпести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовь и фантазіи, онь не церемонится покончить съ собой насильственнымъ образомъ. И это тоже служить для насъ свидътельствомъ, накъ для простого, здороваго человъка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безплодная, безполезная, автоматическая, безъ принциновъ и стремленій, безъ смысла и правды, жизнь, -подобная той, какую проводять напримъръ господа и многіе другіе...»

Но не одну индивидуальную иравственность народа превозносиль Добролюбовь при каждомь удобномь случав и не одну цвльность и мощность натуры простого человвка противунолагаль опъ дряблости и развинченности интеллигентныхъ людей. Переходя отъ отдельныхъ личностей къ народнымъ массамъ, онъ постоянно видвлъ въ пихъ единственную могучую стихійную силу, на которую можетъ всегда положиться безсильная сама по себв интеллигенція. Онъ вврилъ, что эта необъятная сила можетъ воспрянуть вследствіе однихъ жизненныхъ опытовъ и переполненія чаши страданій. Такъ, въ стать «Народное дъло», мы читаемъ:

«Говоря о народѣ, у насъ сожалѣютъ обыкновенно о томъ, что къ нему почти не проникають лучи просвъщения, и что онъ поэтому не нижеть средствь возвысить себя правственно, сознать права личности, приготовить себя къ гражданской діятельности и пр. Сожальнія эти очень благородны и даже основательны; но они вовсе не дають намъ права махнуть рукой на народныя массы и отчаяться въ ихъ дальнъйшей участи. Не одно скромное ученье подъ руководствомъ опытныхъ наставниковъ, не одна литература, всегда болве или менве фразистая, ведетъ народъ къ нравственному развитію и къ самостоятельнымъ улучшеніямъ матеріальнаго быта. Есть другой путь путь жизненныхъ фактовъ, пикогда не пропадающихъ безследно, но всегда влекущихъ событие за событиемъ, неизбъжно, неотразимо; факты жизни не пропускають никого мимо; они действують и на безграмотнаго крестьянского пария, и на отупфинато отъ фухтелей кантониста, какъ дъйствують на студента упиверситета... Дъйствительный факть, отразившись въ практической жизни дъятельнаг, рабочаго человъка, породить тоже действительный факть, тогда какъ книжная теорія и предположенія образованных людей можеть быть такъ и останутся только теоретическими предположеніями».

Нужно-ли и говорить о томъ, что во всёхъ подобныхъ сужденіяхъ Добролюбовъ является вполить выразителемъ той всеобщей тяги къ народу, которая составляла главную сущность его эпохи.

Но проведеніемъ всёхъ вышеозпаченныхъ взглядовъ не ограничивалась дъятельность Добролюбова. Рядомъ съ ними мы видъли взгляды совсъмъ иного характера, вслъдствіе которыхъ Добролюбову невольно приходилось вступать въ ифкоторое противорѣчіе съ самимъ собою. Мы уже говорили выше о томъ цептральномъ положенін, которое занималь Добролюбовъ между двумя эпохами — сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ. Вследствіе этого центральнаго положенія, воспринявши иден сороковыхъ годовъ, развивши ихъ, подтвердивши анализомъ русской дёйствительности и формулировавши ихъ въ значительной степени и глубже, и шире, чёмъ это удавалось людямъ сороковыхъ годовъ, Добролюбовъ въ то же время былъ предвозвистникомъ идей шестидесятыхъ годовъ. Вь самомъ характерѣ энохи лежала особеннаго рода двойственность: рядомъ съ движеніемъ соціально-политическимъ, въ виду существенныхъ реформъ и тяги интеллигенцін къ народу, шло движеніе философское, переходъ мысли передовыхъ людей съ метафизической почвы на реальную, всеобщаго стремленія къ умственному развитію и обогащенію знаніями. Въ умственномъ развитіи, просвёщеніи видёли въ то время такую же панацею отъ встхъ общественныхъ и нравственныхъ недуговъ интеллигенцін, какъ и въ реформахъ. Мы переживали въ то время почти ту же самую безграничную въру въ царство разума, какой быль преисполненъ XVIII въкъ. Нужно въ то же время принять въ соображеніе, что пятидесятые и шестидесятые года словно какъ-бы подълнись между собой этими двумя параллельными теченіями, причемъ на долю пятидесятыхъ годовъ вынало движеніе соціально-политическое, а на долю шестидесятыхъ философское. И дъйствительно, въ пятидесятые годы были задуманы и приняты всъ тъ реформы, которыя въ шестидесятые годы лишь приводились въ исполненіе въ томъ видъ, въ какомъ онъ были завъщаны пятидесятыми годами На первомъ же планъ въ жизпи передовой интеллигенціи шестидесятыхъ годовъ стояли увлеченіе естествознаніемъ и стремленіе къ реализму въ мышленіи и въ самой практикъ жизни.

Какъ у представителя пятидесятыхъ годовъ, въ статьяхъ Добролюбова преобладали идеи соціально политическія, по порою прорывались и иного рода взгляды, въ которыхъ обнаруживаются явные задатки движенія шестидесятыхъ годовъ, какъ-бы предвозвѣстіе этого движенія.

Такъ, при всемъ своемъ скептическомъ отношении къ интеллигенцін съ ея отвлеченнымъ, мишурнымъ образованіемъ и при всей въръ въ непосредственныя силы народа, у Добролюбова нътъ-нътъ да и проявлялась въра, что все зависить отъ разума, вооруженнаго положительнымъ знаніемъ, и что такой просвіщенный разумъ можетъ делать чудеса. Такъ напримеръ, рядомъ съ приравненіемъ всей интеллигенціп къ обломовскому типу, рядомъ съ цёлой серіей убёдительнёйшихъ доказательствъ, что типъ Инсарова до сихъ поръ еще невозможенъ въ нашей жизни, такъ какъ «наша общественная среда подавляеть развитіе личностей, подобныхъ Инсарову», мы видимъ въ статьв «Литературныя мелочи прошлаго года» первое выставление людей молодого покольнія противъ покольнія стараго, какъ новый общественный типъ людей реальных съ крыпкими нервами и здоровымъ воображениемъ. И появление этого новаго типа объясияется Добролюбовымъ не въ связи съ какимъ-либо улучшеніемъ общественныхъ порядковъ, какъ мы могли-бы ожидать сообразно основнымъ взглядамъ Добролюбова на зависимость правственности людей отъ условій ихъ быта, а однимъ только изм'єненіемъ философскихъ идей. Такъ, по его мивнію, молодые люди съ крвикими нервами и здоровымъ воображениемъ по тому отличаются спокой-

ствіемъ и такой твердостью, что они спустились изъ безгранцчныхъ сферъ абсолютной мысли и стали въ ближайшее соприкосновеніе съ дъйствительной жизнью. Отвлеченныя понятія замьнились у пихъ новыми представленіями, подробности частныхъ фактовъ обрисовывались ярче и отняли много силы у общихъ определеній. Люди новаго времени не только поияли, но и прочувствовали, что абсолютнаго въ мір'є ничего ність, а все имбеть только относительное значеніе. Оттого для нихъ невозможно увлеченіе тенденціями, подобными напримірь слідующимь: реreat mundus, fiat justicia; «лучше умереть, нежели солгать разъ въ жизни»; «лучше убить свое сердце, чёмъ измёнить хоть однажды долгу сунружескому, или сыновнему, или гражданскому» и т. н. Все это для нихъ слишкомъ абстрактно и слишкомъ имъетъ мало значенія. На первомъ плант всегда стонтъ у нихъ человъкъ и его прямое существенное благо; эта точка зрънія отражается во всёхъ ихъ поступкахъ и сужденіяхъ. Сознаніе своего кровнаго, живого родства съ человъчествомъ, полное разумъніе солидарности всёхъ человёческихъ отношеній между собою вотъ тъ внутрение возбудители, которые занимаютъ у нихъ мъсто принишии. Ихъ последняя цель-пе совершенная, рабская верность отвлеченнымъ высшимъ идеямъ, а принесение возможно большей пользы человъчеству...

«Нынёшніе молодые люди,—говорить Добролюбовь,—хотять вести правильную, серьезную игру, и потому считають вовсе ненужнымь съ перваго же раза выводить слона и ферезь, чтобы на третьемь ходё дать шахъ и матъ королю. Они навёрное разсчитывають, что это только повредить ихъ игрё, и потому нодвигаются по немножку, заранёе обдумавъ планъ аттаки и безпрестанно слёдя за всёми движеніями противника. Они такъ же добьются своего шаха и мата, но ихъ образъ дёйствій вёрень, хотя вначалё игры и не представляетъ ничего блестящаго и норазительнаго...»

Согласитесь, что всё подобныя опредёленія Добролюбова новыхь людей его поколёнія очень напоминають характеристики Писарева трезвыхь реалистовь базаровскаго типа. Въ этихъ опредёленіяхь чувствуется уже приближеніе шестидесятыхъ годовъ. Такую же двойственность встрётите вы въ нёкоторыхъ другихъ мёстахъ сочиненія Добролюбова. Такъ, въ IV глав'є статьи «Темное царство» онъ говорить между прочимъ: «Самодурство и образованіе — вещи сами по себ'є противуположныя, и потому

столкновеніе между ними очевидно должно кончиться подчинепісмъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности и тогда перестанеть быть самодуромъ, или онъ образованіе сдёлаеть слугою своей прихоти, причемъ, разумѣется,

остается прежнимъ невъждою».

Съ точки зрвнія взглядовъ Добролюбова интидесятыхъ годовъ никакого не можетъ быть тутъ или: разъ самодурство зависитъ отъ изввстныхъ порядковъ жизни, никакое образованіе не въ состояніи заставить Кита Китыча перестать быть самодуромъ. Къ тому же истинное образованіе не можетъ быть при изввстныхъ условіяхъ и доступно Киту Китычу. Но становясь на точку зрвнія шестидесятыхъ годовъ, Добролюбовъ допускалъ возможность уничтоженія самодурства путемъ одного только образованія, и въ этомъ отношеніи въ свою очередь сходился съ Писаревымъ, полагавшимъ, что громадное вліяніе можетъ оказать на улучшеніе благосостоянія рабочихъ классовъ возвышеніе уровня образованія

капиталистовъ и фабрикантовъ.

Такой же раціонализмъ въ дух'в шестидесятыхъ годовъ мы видимъ въ I-й главѣ «Темнаго царства», гдѣ Добролюбовъ сомнъвается, чтобы Бородкинъ могъ великодушно простить измъну любимой дёвушке, и видить въ этомъ натяжку со стороны Островскаго на томъ основаніи, что во всей пьесѣ Бородкинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по старинному. Последній же поступокъ его вовсе не въ духъ того разряда людей, которыхъ представителемъ служитъ Бородкинъ. Здёсь очевидно предполагается, что только «развитіе», «образованность» могуть дёлать людей способными къ столь великодушнымъ поступкамъ, какъ женитьба на обезчещенной девушке. Но мы только-что имели дъло съ ръчами Добролюбова совстмъ въ другомъ родъ, именно съ ръчами о преимуществъ народа передъ интеллигентными людьми относительно силы, чистоты и деликатности чувствъ простыхъ людей, способныхъ и любить, и ненавидъть, и прощать съ большею непосредственностью и беззавитностью, чиль интеллигентные люди.

Всего вышесказаннаго вноли достаточно для того, чтобы Добролюбовъ вноли ясно обрисовался и какъ критикъ, и какъ публицистъ. Намъ остается въ заключение обратить внимание на тотъ фактъ, что роль Добролюбова въ нашей литературъ далеко не исчерпывается одной критикой изящныхъ произведений: литературная дъятельность его была крайне разпохарактерна. Стоитъ

только прочесть перечень его статей, чтобы убъдиться, какой это быль разносторонній писатель. Такъ, рядомъ съ статьями критическими вы найдете у него и педагогическія, каковы: «О зниченін авторитета въ воспитанін»; «Собраніе литературнихг статей Н. И. Пирогова»; «Ръчи и отчеты, читанные в поржесственном собрании московской приклической академін коммерческих наукт»; «Всероссійскія иллюзін, разрушиемыя роз ами»; «Отг дождя да въ воду». Подвизался Добролюбовъ и на почев внутреннихъ вопросовъ въ статьяхъ: «Литературныя мелочи прошлаго года»; «Пародное дъло»; «Любопытный пассиясь въ истории русской словесности». Заплатиль свой долгь Добролюбовь и вопросамь вившней политикъ въ статьяхъ: «По поводу одной оченъ обыкновенной исторіи»; «Непостижимая стр інность»; «Изъ Турини»; «Отецъ Але сандръ Гозации и его проповъди». Писалъ въ то же время Добролюбовъ и статьи полемическаго характера, и стихотворенія элегическія, юмористическія, пародныя, обнаруживая весьма недюжинный стихотворный таланть. Мы видъли выше, что въ «Современникъ» были напечатаны и двъ его повъсти.

Вообще нужно замѣтить, что подъ конецъ жизни Добролюбовъ все болѣе и болѣе переходилъ на почву публицистики открытой и незамаскированной личиной художественной критики; изъ
него вырабатывался очевидно публицистъ въ истинномъ и спеціальномъ смыслѣ этого слова.

Въ качествъ сатирика въ «Свисткъ», о которомъ мы выше говорили, онъ былъ безнощаднымъ обличителемъ и грозой всякаго рода словесной мишуры, фразистости, напускного либерализма, скрывающаго подъ блестящей виѣшностью грубое азіатское варварство и закорузлое невѣжество. Вичъ его съ равной безнощадностью обрушивался какъ на жрецовъ чистаго искусства, вродѣ Фета и Тютчева, такъ и на тепденціозныхъ поэтовъ, вродѣ Розенгейма, съ павосомъ минмой гражданской скоро́и обличавшихъ мелкихъ чиновниковъ за гривенникъ, взятый ими съ просителя. Строгій приверженецъ во всѣхъ сферахъ жизни естественности, искренности и простоты, при глубокомъ и страстномъ проникновеніи стремленіями къ общественной пользѣ, Добролюбовъ требовалъ и отъ литературы тѣхъ же качествъ. Таковъ былъ наиболѣе типическій и яркій представитель конца пятидесятыхъ годовъ.

стол

Hiem

30Ba

оста

ника

4TO

кого

тому

усло нія т

унич

этом

гавш

благс

кани'

видиі

Ή

мнѣва любиі

скаго

вляет

поступредся

raercs

людей женит

дѣло

съ рѣ:

дей, сі

шею н

люди.

Вс бролю(

блицис тотъ ф не исч

ратурн

во всъхъ книжныхъ магазинахъ продается новое изданіе

Ф. ПАВЛЕНКОВА:

## Сочиненія Д.И.ПИСАРЕВА.

полное собрание въ шести томахъ.

Съ портретомъ автора и статьей Е. СОЛОВЬЕВА (при ше-

## СОДЕРЖАНІЕ ТОМОВЪ:

1-й томъ. Первые литературные опыты. — Несоразмърныя претензіи. — Народныя книжки. — Идеализмъ Платона. — Физіологическіе эскизы Молешота. — Процессъ жизии. — Схоластика ХІХ въка. — Стоячая вода. — Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ. — Жепскіе типы въ романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова. — Библіографическія замътки. — Меттернихъ.

2-й томъ. Аполлоній Тіанскій. — Московскіе мыслители. — Русскій Донъ-Кихотъ — Вольные русскіе переводчики. — Генрихъ Гейне. — Пчелы. — Физіологическія картины — Базаровъ. — Очерки изъ исторіи печати во Франціи. — Зарожденіе культуры.

3-й томъ. Наша университетскай наука, —Исторические эскизы. — Цвъты певиннаго юмора. — Мотивы русской драмы. — Прогрессъ въ міръ животныхъ и растеній. — Историческое развитіе европейской мысли.

4-й томъ. Реалисты. — Кукольная трагедія. — Промахи незрѣлой мысли. — Романъ кисейной дѣвушки. — Сердитое безсиліе. — Прогулка по садамъ россійской словесности. — Переломъ въ умственной жизни средцевѣковой Европы. — Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ. — Педагогическіе софизмы. — Разрушеніе эстетики. — Школа и жизнь.

5-й томъ. Пушкинъ и Бѣлинскій.—Подвиги европейскихъ авторитетовъ. Посмотримъ!—Подростающая гуманиость.—Историческія иден Огюста Конта. Погибшіе и погибающіе.—Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ. — Взгляды англійскихъ мыслителей на умственныя потребности современнаго общества. — Льюнсъ и Гексли.

6-й томъ. Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ.—Образованная толпа. —Борьба за жизнь.—Романы Андре Лео.—Старое барство.—Французскій крестьянинъ 1789 г.

Цѣна каждаго тома 1 руб. Нересылка за 7 фун. но разстоянію.

E

ie-

ня ло-ке « ча-он-

ки-ро-тie

рѣ-ум-юс-те-

IXЪ То-Пу-IXЪ

pa-ra-

no

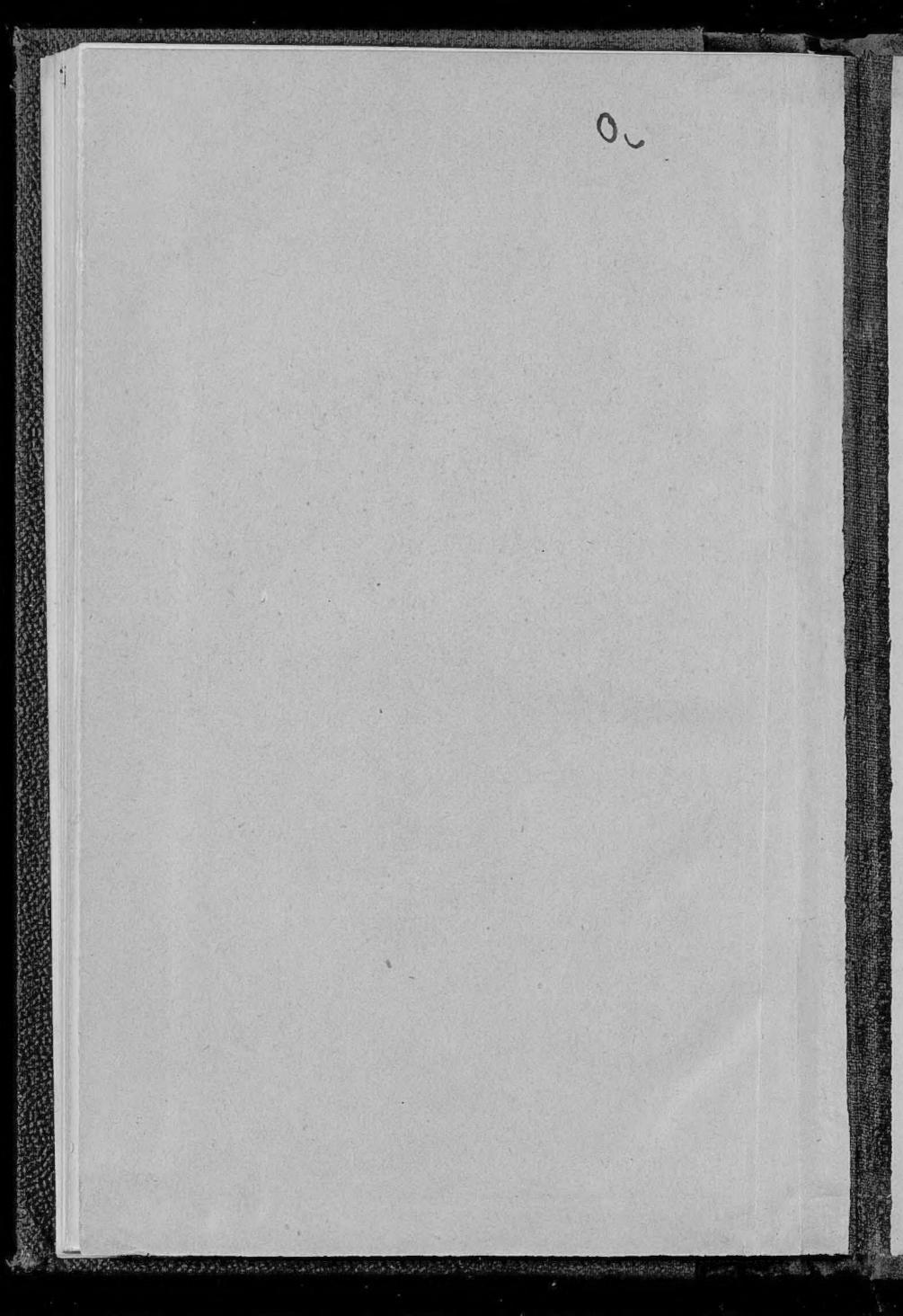



